





Class\_

Book

39

YUDIN COLLECTION-



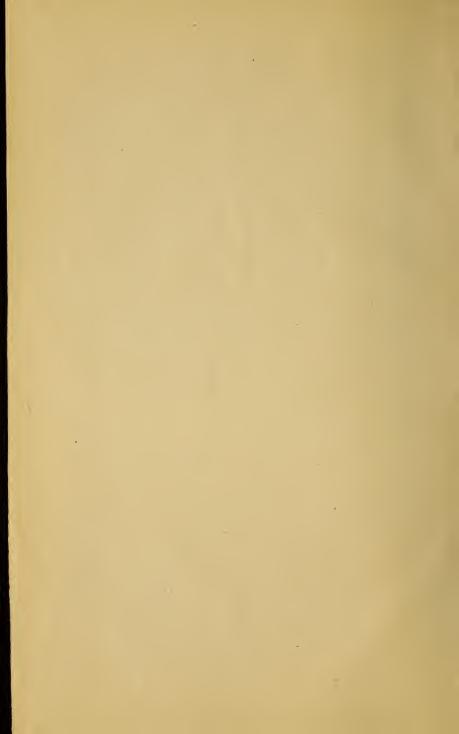



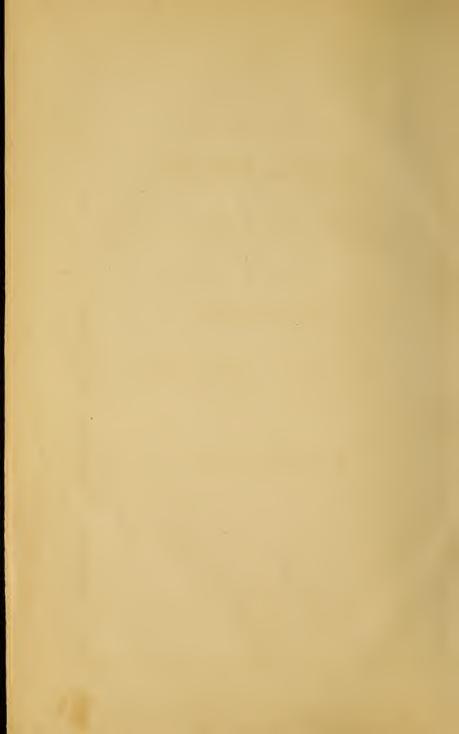

О ТОМЪ,

#### какъ Росло

## MOCKOBCKOE KHAWECTBO

Н

# **СДБЛАЛОСЬ**РУССКИМЪ ЦАРСТВОМЪ.

к. Бестужева-Рюмина.

#### САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Товарищества «Общественная Польза», но Мойкъ, у Круглаго рынка, Ж 5.

1866.



Bestuzher - Riumin, Konstantin Nikolae noh

о томъ,

1060 30 4

#### какъ РОСЛО

## MOCKOBCKOE KHAMECTBO

И

## СДЪЛАЛОСЬ

# РУССКИМЪ ЦАРСТВОМЪ.

К. Бестужева-Рюмина.



САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

изданіє товарищества «общественная польза».

DK71 B39

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 18 поября 1866 года.

104837

#### о томъ, какъ росло московское княжество и сдълалось русскимъ царствомъ.

Шесть сотъ дътъ тому назадъ страшная бъда постигла Русь, тогда подбленную на мелкія княжества-пришли татары; князья не соединились; татары разбили ихъ по одиночкъ, разорили Русь изъ конца въ конецъ и стали владъть ею. Пришлось русскимъ князьямъ тздить въ орду и вымаливать у хаповъ татарскихъ и жизнь свою, и власть. Такъ прошло около ста лътъ. Татары поразбогатълн и стали ссориться между собою; тогда начала отдыхать Русская Земля. Московскій князь Иванъ Даниловичь, одинь изъ самыхъ слабыхъ, добился званія великаго князя и потихоньку сталь скоплять богатства и покупать вотчины другихъ князей; татаръ онъ старался не обижать для того, чтобы до времени они не опомнились и онять не задавили Руси. Тоже дълали и его наслъдники. Имъ помогали святые митрополиты Петръ и Алексей, которые и пере-**Тхали** жить въ Москву. Мосева такъ усилилась, что внуку Ивапа Даниловича, Димитрію Ивановичу Донскому удалось разбить татарскія силы Мамая на ноль Куликовомъ и тымъ показать, что и татаръ можно бить \*).

<sup>\*)</sup> Кто хочеть знать все эго подробите, тоть читай книжку: «О злыхъ временахъ татарщины».

Бѣжаль Мамай съ поля Куликовскаго, а въ Кафи (теперь Феодосія въ Крыму) убиль его татаринъ же, Тохтамышъ, который сталь съ тѣхъ поръ ханомъ и началь грозить Землѣ Русской, хотѣлъ опять заставить князей русскихъ платить себѣ дань. Русская Земля тогда еще не оправилась отъ погрома мамаева: дорого стоила ей побѣда надъ татарами, много и князей, и бояръ, и простыхъ воиновъ осталось на полѣ Куликовомъ. Послѣ такой натуги надо было бы отдохнуть нѣсколько лѣтъ; а татары собрались на Русь ровно черезъ годъ послѣ мамаева побоища.

Перешелъ Тохтамышъ черезъ Волгу и шелъ къ рязанскимъ предъламъ: этимъ путемъ всегда въ то время вступали татары въ Русскую Землю. Услыхалъ объ его походъ князь нижегородскій Дмитрій Константиновичъ, тесть великаго князя Димитрія Ивановича, испугался бъды и послалъ сыновей своихъ, князя Василья, да князя Семена, догнать Тохтамыша и смирить его своею покорностью. Едва удалось имъ догнать татаръ на межъ рязанской. Услыхалъ о походъ татарскомъ и князь Олегъ рязанскій, и вышель на встръчу Тохтамышу, поклонился ему, поднесъ дары и указалъ броды черезъ Оку.

Когда же услыхалъ о томъ великій князь Димитрій Ивановичъ, задумалъ онъ спачала выйдти биться съ татарами, но увидалъ, что войска у него мало и не остался въ Москвъ, а пощелъ черезъ Переяславль и Ростовъ въ Кострому.

Перешелъ Тохтамышъ Оку, взялъ Серпуховъ и пошелъ къ Москвъ; а въ Москвъ народъ волновался: кто собирался бъжать, кто хотъль остаться въ городъ.

Кто хотѣлъ остаться, тѣ стали съ мечами въ воротахъ и не пускали никого изъ города; другіе влѣзали на стѣны и камнями бросали въ убѣгающихъ. Никто не слушался ни великой княгини Евдокіи, ни митрополита Кипріяна, ни большихъ бояръ, и даже великую княгиню и митрополита едва выпустили изъ города. При такомъ волненіи нашлись и злые люди, которые убивали своихъ, чтобы ограбить. Изо всѣхъ воеводъ, которые оставались въ городѣ, одинъ только князь Остей, родомъ литвинъ, который служилъ великому князю, нашелъ, что надо дѣлатъ: онъ уговорилъ москвичей защищаться и принялъ надъ ними начальство.

Въ полдень 23-го августа (1381 г.) подступилъ Тохтамышъ къ Москвъ. Сталъ онъ сначала въ полъ на разстояніи двухъ выстрёловъ отъ города. Увидали его москвичи со ствны и затрубили въ трубы. Потомъ подъбхали татары къ ствнамъ и стали спрашивать: «Здёсь ли князь Димитрій?» — «Его здёсь нътъ», отвъчали горожане. Осмотрълись вокругъ татары и отъбхали: они замътили, что москвичи сожгли посадъ, не оставили ни деревца, ни кола, чтобы нечего было татарамъ приметать къ ствнамъ, какъ въ то время дёлывали для того, чтобы зажечь городъ. Обрадовались этому отходу горожане и возгордились; стали говорить: «Не боимся мы татаръ, городъ у насъ каменный, твердый, ворота жельзныя, не долго постоять татары подъ городомъ, — уйдуть скоро: и насъ испугаются, да и вспомнять, что князь великій можеть прійдти съ войскомъ и напасть на нихъ сзади». Ободрились многіе такими мыслями, выкатили на площадь бочки меда изъ барскихъ погребовъ и пьяные влъзали на стъну и ругались надъ татарами, а татары ъздили, грозили имъ саблями, потомъ отошли; еще больше прибодрились москвичи и стали пировать на радости.

На другой день поутру, самъ ханъ подступилъ къ городу, татары не стръляли, а только осматривали городъ; горожане первые начали стрълять изъ луковъ и метать камни. Разъярились татары и посынались стрълы ихъ какъ дождь на городъ; стрълы тучею застилали небо и убивали многихъ москвичей на стънъ потому, что татары стръляли искуснъе русскихъ: были у нихъ такіе искусники, что безъ промаха стръляли на скаку. Пока одни стръляли, другіе принесли лъстницы и полъзли на стъну; горожане же обливали ихъ со стънъ горячею водою. Утомились татары и отступили; скоро вмъсто усталой толны пришла другая, свъжая, и стала пристунать еще свиръпъе. Москвичи храбро отбивались отъ нихъ стрълами и камнями.

Три дня стоялъ Тохтамышъ подъ городомъ, а на четвертый обманулъ князя Остея и москвичей. Въ полдень по слову цареву, подъёхали къ стѣнамъ нѣсколько знатныхъ татаръ, и князья нижегородскіе. Дали знать городу, что пришли для мирнаго дѣла. Стали они говорить народу, который собрался на стѣнахъ: «Царь хочетъ васъ, своихъ людей, жаловатъ: вы ни въ чемъ не виповаты и не на васъ онъ пришелъ, а на князя Димитрія; вамъ же онъ ничего не сдѣлаетъ, если выйдете къ нему съ дарами и пустите его въ городъ: хочется ему видѣть вашъ городъ».

Князья нижегородскіе клялись москвичамъ, что все это правда и что имъ нечего бояться татаръ. Повърили этому москвичи и вышли изъ города съ крестами и дарами. Татары заманили къ себъ киязя Остея и убили его, нотомъ ворвались въ городъ и стали бить людей или уводить въ полонъ; стали жечь и грабить имѣніе горожанъ и церкви.

Взявши Москву, пошли татары грабить другіе города: Владиміръ, Переяславль, Звенигородъ, Можайскъ и другіе. Князь тверской Михаилъ послалъ къ татарамъ пословъ съ дарами и тъмъ спасся отъ нападенія. На возвратномъ пути татары ограбили землю Рязанскую, хоть и думалъ князь Олегъ спастись отъ нихъ тъмъ, что прежде указалъ имъ броды, но не помнили татары никакихъ услугъ.

Когда ушель Тохтамышь, великій князь вернулся въ Москву и велёль хоронить убитыхъ и платить по рублю за восемьдесять убитыхъ, — выдано было триста рублей; стало быть всёхъ убитыхъ было двадцать четыре тысячи; уведено въ орду было такъ много, что и счесть нельзя.

Врагъ московскаго князя Михаилъ Александровичъ тверской увидавъ, что орда опять стала сильна, повхалъ къ Тохтамышу хлопотать о томъ, чтобы его сдвлали великимъ княземъ; но Димитрій послалъ въ орду сына своего Василія и двло уладилось. Василій заплатилъ въ ордъ 8,000 рублей. Не сразу можно было освободиться отъ татаръ.

Прошло иять лѣтъ, отдохнуло московское княжество отъ двухъ татарскихъ погромовъ, тогда великій князь вспомнилъ, что новгородцы перестали платить дань ему, великому князю, и грабили области и его, и тъхъ князей, которые были съ нимъ заодно. Собралъ онъ сильную рать и пошелъ войною на Новгородъ.

Новгородъ и Исковъ, который звался меньшимъ братомъ Новгорода и который иногда зависёль отъ него, а иногда бралъ себъ особаго князя, были тогда богаты и сильны. Богать быль Новгородъ темь, что вель большую торговлю: сюда немцы привозили свои товары, для чего завели свой гостиный дворъ, а отсюда получали мъха сибирскіе. За теми мехами ходили новгородцы за Печору и въ Пермь и давно уже завладели нынешней Архангельской губерніей. Тамъ, по Двинь, были богатыя владенія новгородских боярь. Много денегь накопилось въ Новгородъ отъ этой торговли и обстроился Новгородъ лучше другихъ тогдашнихъ городовъ; много было въ немъ церквей богатыхъ, были и каменныя палаты-тогда еще редкость на Руси. Богать быль Новгородь и завидно было его богатство сосъдямъ иноплеменнымъ: шведамъ и нъмцамъ, и не разъ приходили: шведы — на Новгородъ, а нъмцы больше на Псковъ и приходилось новгородцамъ и исковичамъ отбиваться отъ нихъ. У шведовъ съ новгородцами ссора велась больше всего за устье Невы: за то мѣсто, гдѣ теперь Петербурга. Хотёлось новгородцамъ пробиться къ морю, чтобы легче торговать съ заморскими нёмцами, а шведамъ, которые владели тогда Финляндіею, сильно не хотелось пускать ихъ къ морю.

Въ 1240 г., въ тотъ самый годъ, какъ татары

бради Кіевъ, собрадъвоевода шведскій Биргеръ большое войско, посадиль его на лодки, пришель въ ръку Неву и всталъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ впадаетъ въ нее Ижора. Высадившись на берегъ и разбивши свой станъ, послалъ Биргеръ сказать тогдашнему новгородскому князю Александру Ярославичу: «Противься мнъ, если можещь: а я пришелъ плънить твою землю. и будень рабъ мнв и двти твои». Пошелъ Александръ въ храмъ св. Софіи, помолился Богу, благословился у архіепискона и сталъ укрѣплять свое войско, «Не въ силъ Богъ, а въ правлъ», сказалъ онъ новгородцамъ и, свиш на коня, повелъ рать на встрвчу шведамъ. Былъ нъкто Пелгусій, въ крещеніи Филиннь, старъйшина земли ижорской, которому поручиль Александръ стеречь берегъ морской. Пошелъ онъ повъстить князя о приходъ шведовъ. На пути было ему видиніе: видиль онь, что по морю плыветь лодка, а посреди нея, обнявшись, стоять святые Борист и Глабов въ алыхъ одеждахъ и говоритъ Борисъ Глабу: «вели грести скорке, чтобы успали мы помочь сроднику нашему Александру». Пелгусій разсказалъ это Александру.

Пришель Александръ на Ижору и билися врънко. Одинъ изъ богатырей новгородскихъ Гаврило Олексиче въбхалъ съ конемъ въ лодку шведскую по той доскъ, по которой всходили въ лодку и сходили съ нея; спихнули его въ воду съ конемъ; выплылъ онъ, и началъ рубиться и много пало отъ руки его. Другой Сбыславе Якуновиче, бился съ тоноромъ въ рукъ и побилъ многихъ. Самъ Александръ мечомъ положилъ печать на лицъ воеводы Биргера.

Побѣжали шведы и только трупы самыхъ знатныхъ своихъ людей захватили съ собою; наложили этими трупами три лодки и лодки тѣ потонули въморѣ; а прочія тѣла законали въ одну большую яму. Воротился Александръ со славою въ Новгородъ и за ту побѣду прозванъ Невскимъ.

Но война со шведами этимъ не кончилась; нѣ-сколько разъ она опять возобновлялась.

Въ 1323 году когда повгородцы на истокъ Невы построили городъ Ортшект (тенерь Шлиссельбурга), шведы заключили было съ ними въчный миръ, да не на долго. Въ Швецін воцарился король Магнусъ. Магнусъ былъ ревностный католикъ; а напа незадолго передъ тъмъ сдълалъ воззванія ко встмъ католикамъ, чтобы шли они обращать подъ власть папскую всв народы, которые ей не подчиняются. Послушался этого воззванія Магнусъ и въ 1348 году послалъ сказать новгородцамъ: «Пришлите на събздъ своихъ философовъ, а я пошлю своихъ, пусть поспорять о въръ: я хочу знать которая въра лучше, наша или ваша. Если ваша въра лучше, я пойду въвашу; если наша вфра лучше, вы ступайте въ пашу. Хочу быть съ вами за одинъ. Не пойдете па споръ, то иду на васъ со всею своею силою». - «Если хочешь знать — отвъчали новгородцы — которая въра лучше, то пошли въ Гренію: мы оттуда приняли въру; а мы сътобой о въръ спорить не станемъ. Посылаемъ къ тебъ пословъ, чтобы разобрать, нътъли какихъ обидъ между нами». — «Обиды нътъ никакой — сказалъ Магнусъ — а хочу, чтобы вы шли въ мою въру. Не пойдете, буду съ вами воевать».

Сталъ тогда Магнусъ на Березовомо острови (близъ Выборга), откуда и ношелъ Невою къ Ортшку, гдъ затворились новгородцы и сталь онъ осаждать Орътекъ, а жившихъ вблизи Ижорцевъ (чухонъ) принуждать креститься въсвою въру: кто не крестился, того убивали. Послали новгородцы войско противъ тъхъ шведовъ, которые насильничали надъ ижорцами и разбили ихъ, а Магнусъ тъмъ временемъ обманомъ взялъ Оръшекъ, гдъ посадилъ 800 человъкъ своихъ. Призвали новгородцы исковичей и пошли съ ними къ Орбшку. Простояли они подъ городомъ отъ успеньева поста до великаго и хотя псковичи ушли отъ нихъ потому, что немцы напали на Землю Псковскую, все-таки взяли городъ: стали на еедоровой недълъ кидать примето и зажигать, загорълся и городъ, Шведы убъжали въ башию, а новгородцы взяли городъ.

Кромѣ шведовъ, у повгородцевъ, и особенно исковичей, врагами были нѣмцы ливонскіе (теперешнія губерніи Эсталидская, Лифіляндская Курляндская). Нѣмцы пришли въ тотъ край незадолго передътѣмъ, какъ Русь покорнли татары. Коренные тамошніе жители Эсты, Ливы, Латыши и другіе, съ давнихъ поръ, платили дань Новгороду и русскимъ киязьямъ полоцкимъ; еще русскій великій князь Ярославъ, сынъ Владиміра Св. построилъ въ этой землѣ городъ Юрьевъ (теперъ Деритъ); жители оставались язычниками и крестился только тотъ, кто хотѣлъ. Спокойно жили эти племена въ своихъ лѣсахъ, какъ разъ къ устью Двины прибитъ былъ корабль нѣмецкихъ купцовъ изъ города Бремена. Жи-

тели сначала не хотъли пускать нъмцевъ на берегъ и начали драку: немцы одолели и тогда стали уговаривать ливовъ мёняться съ ними товарами: у бёдныхъ ливовъ глаза разбъжались на заморскіе товары. Намцы стали возвращаться и скоро на берегу Двины построили для пріюта себъ городокъ Укскуль. Какъ только нъмцы утвердились, они стали уговаривать ливовъ креститься; ливы ихъ не слушались и они задумали обратить ихъ силою и привели войско: въ то время въ Европъ считали самымъ богоугоднымъ дъломъ силою обращать язычниковъ въ христіанство; напа обыкновенно благословляль на такой подвигъ. Такіе воины назывались крестоносцами, а походы ихъ крестовыми походами. Сначала они ходили на завоевание Герусалима, а нотомъ обратились на разныхъ языческихъ народовъ.

Пришли крестоносцы и разбили ливовъ: гдѣ было бѣдному народу, незнавшему войны, бороться съ нѣмецкими воинами, закованными въ желѣзо, съ отличными мечами и копьями! Ливы покорились. Чтобы остаться навсегда въ Ливоніи, нѣмцы съ разрѣшенія папы устроили орденъ Меченосцевъ: такъ называли рыцарей (воиновъ), которые съ тѣмъ вмѣстѣ были и монахами; кромѣ обыкновенныхъ монашескихъ обѣтовъ, цѣломудрія и послушанія, они давали обѣтъ воевать съ невѣрными. Такихъ орденовъ было уже нѣсколько прежде и по ихъ-то образцу устроился и орденъ Меченосцевъ.

Нѣмцы раздѣлили между собою землю Ливонскую, а жителей крестили и обратили въ рабовъ. Ливонцы стали христіанами только по имени, иото-

му что самая служба, по обычаю всёхъ католиковъ (а нѣмцы были тогда католиками), совершалась на латинскомъ языкѣ; священнаго писанія они не знали потому, что у католиковъ тогда позволялось знать священное писаніе только духовнымъ. Чтобы больше укрѣнить за собою землю Ливонскую, нѣмцы настроили городовъ, изъ которыхъ самый важный Рига и перезвали туда жителей изъ Германіи. По деревнямъ они настроили замкосъ (большіе каменные дома со стѣнами и башнями, какъ крѣпости). Въ замкахъ жили нѣмцы, а кругомъ замковъ, въ лачугахъ и землянкахъ жили ливонцы — рабы.

Покоривши Ливонію, задумали нѣмцы кресторый походъ на Русь: русскихъ они тогда не считали христіанами, потому что русскіе папѣ не повиновались и молились Богу не по-латини, а по-славянски. Войны между русскими и нѣмцами тянулись болѣе трехъ сотъ лѣтъ и кончились тогда только, когда царь Иванъ Васильевичъ такъ стѣснилъ орденъ, что онъ долженъ былъ уничтожиться. Ливонія переходила отъ Польши къ Швеціи и, наконецъ, при Петрѣ Великомъ завоевана Россіей.

Псковъ былъ смеженъ съ Нѣмецкою землею; оттого псковичамъ чаще всего приходилосъ бороться съ нѣмцами.

Въ 1242 году взяли нёмцы Псковъ и посадили въ немъ своихъ намёстниковъ; многіе псковичи бёжали въ Новгородъ. Новгородскій князь Александръ Ярославичъ Невскій пошелъ ко Пскову, выгналъ нёмцевъ изъ города, намёстниковъ ихъ заковалъ и послалъ въ Новгородъ; а самъ пошелъ на землю

Ливонскую. Сталъ онъ разсылать своихъ людей по землъ Ливонской за въстями; напали на нихъ нъмцы: кого избили, кого захватили, а иные бъжали къ Александру. Александръ сталъ съ своимъ войскомъ на Чудскомо озеръ (на рубежъ теперешней Псковской губерній) на льду; дёло было въ апрёлё місяці. Нѣмцы говорили: «Возьмемъ руками князя Александра»,а русскіе говорили: «Князь нашъ честный и дорогой! настало время положить намъ свои головы за тебя». Князь же Александръ, поднявъ руки къ небу, сказалъ: «Разсуди, Господи, споръ мой съ этимъ народомъ велервчивымъ и помоги мив, какъ помогъ прадъду моему Ярославу на окаяннаго Святополка». Въ день Похвалы Богородицы была битва. Взошло солнце; нёмцы поставили войска свои свиньей, то есть клиномъ, острый конецъ котораго былъ обращенъ къ непріятелю, и ворвались въ русское войско; отъ треска коній и звука мечей быль такой шумъ, будто ломается замерзшее море; ледъ покрасивлъ отъ крови. Побъдилъ Александръ пъмцевъ и гналъ ихъ озеромъ семь верстъ; пятьсотъ нѣмцевъ было убито, много было взято въ плънъ. Когда Александръ въбзжалъ во Псковъ, его встрътили священники въ ризахъ и со крестами и толна народа; онъ **вхаль** верхомъ, а плънныхъ рыцарей вели подлъ коня его. Изо Пскова повхадъ Александръ въ Новгородъ. Сюда нъмцы прислали просить мира и возвратили все, что недавно отняли у русскихъ; но война кончилась только на время.

Въ этой войнъ особенно прославился исковскій князь Довмонто, родомъ литвинъ. Довмонтъ былъ

родственникъ великаго князя литовскаго, Миндовга. Литовское племя (т. е. Литва и Жмудь) очень бъдное: жило въ лъсахъ (въ теперешнихъ губерніяхъ Ковенской, частію Виленской, Гродненской и Минской); бёдно оно было до того, что платило русскимъ князьямъ дань лыками и вёниками. Управлялась Литва мелкими князьями, которые всё больше или меньше слушались своего старшаго жреца. Когда русскіе князья слабёли въ своихъ ссорахъ, Литва стала дёлать нападеніе на ихъ области, особенно послъ того какъ другое племя литовское-Пруссы было покорено нѣмцами, а тѣ, кто не хотѣлъ покориться, бъжаль въ Литву. Тогда-то одинъ изъкнязей литовскихъ, Миндоссъ, задумалъ одинъ владъть Литвою; перебилъ многихъ изъ своихъ родственниковъ и другихъ князей. За то тѣ, которые остались, положили убить его самого. Въ числё убійцъ былъ и Довмонтъ. Убили Миндовга, а сынъ его Войшелгъ, который крестился въ православную веру и пошелъ въ монахи, скинулъ съ себя на время рясу и пошелъ въ Литву мстить за отца. Кого онъ не уснълъ захватить, тё бёжали; бёжаль и Дезмонть и пришель во Исковъ. Исковичи назвали его своимъ княземъ; онъ крестился, опустошаль со исковичами Литву и женился на дочери тогдашняго новгородскаго князя Димитрія Александровича, сына Невскаго. Новгородцы позволили исковичамъ держать своего особаго князя, что прежде было редко. Не разъ ходили исковичи съ Довмонтомъ, котораго въ крещении назвали Тимовеемъ, ина нъмцевъ, и на литовцевъ. Любили исковичи своего князя и было за что: онъ былъ

милостивъ паче мъры, любилъ священниковъ, украшалъ церкви, заступался за сиротъ, за вдовъ и за всъхъ, кого обижали сильные. Когда же онъ умеръ отъ мора, горько плакали по немъ псковичи.

Такъ боролись новгородцы и исковичи со врагами иноплеменными и оберегали съ своей стороны Русскую Землю; а новгородцы, какъ уже сказано, и расширяли ее: приходили въ какую-нибудь землю сначала торговать, а потомъ селились, строили свои города и села, пахали землю, а тамошнихъ жителей заставляли платить себъ дань. Такіе походы были часты: новгородцы-хоть и быль у нихъ князьуправлялись по старому сходкою (вёчемъ); на этомъ ввчв всв новгородны были съ голосомъ и двла обсуждались по общему решенію; только то и можно было сдёлать, на что всё были согласны. Бывало и такъ, что несогласныхъ били или даже топили; сходились иногда два въча: одно по одну сторону ръки, другое по другую, и шли черезъ мостъ, каждое думало заставить другое сдёлать по-своему; на мосту они сталкивались и начиналась битва; часто только архіепископъ новгородскій, пришедши на мъсто съ св. крестомъ въ рукъ, мирилъ спорщиковъ. Вотъ послъ какой-нибудь такой ссоры, а иногда и такъ, набиралась толна удальцовъ: набиралъ ихъ больше какой-нибудь богатый, да удалый человёкъ, и всё кому тесно было отъ горлановъ и кто надеялся поживиться въ чужой земль, а можеть и добыть себь земли, шли за ними охотно. Выходила толна эта въ ушкуяхъ (лодки по старому) изъ Новгорода; оттого и звали ихъ ушкуйниками: шли онъ къ Съверной Двинъ, которая пала въ Бълое озеро и на которой теперь Архангельскъ; около этой ръки и сложинась мало-по-малу новгородская область Двинская, иногда шли они на Волгу. Какъ завладъвали новгородцы разными землями, всего лучше увидимъ на примъръ земли Вятской.

Еще до татаръ (въ 1147 г.) пошле такіе удальцы на Волгу; Волгою вышли въ Каму, где тогда еше русскіе не владели, и построили туть гороловъ. Кама рака большая, путь для всехъ открытый, могутъ придти люди изъ иныхъ мъстъ, ть или другіе удальцы изъ Новгорода, и прогнать ихъ, или пошлетъ войско князь суздальскій, тогна сильный на Волгъ или болгары татарскій, владівшій тогда около Казани) прогонять ихъ. Потому отрядили удальцы часть своихъ смотръть дальше, нътъ ли побезопаснъе мъста. Вошли посланные въ ръку Чепецъ, нашли здъсь трусливыхъ вотяковъ и пошли жечь и разорять ихъ имънія; взяли и городъ ихъ на рікі Вяткі, который звался Болванскимъ: городъ былъ крвпокъ; помолились новгородцы святымъ Борису и Глъбу и взяли городъ. Русскіе назвали, этотъ городъ Никулицынымо (теперь село въ Вятской губерніи). Услыхали остальные (что оставались на Камѣ), о томъ, какъ удалось имъ, пришли и завладели другимъ городкомъ. который назвали Котельничемо (теперь городъ въ Ватской губернін). Потомъ на рікт Хлыновици построили Хлыновъ (теперь Вятка). Мъсто выбрали отличное: съ двухъ сторонъ обведенъ былъ городъ глубокимъ рвомъ, а съ одной прилегаль въ ръкъ Вяткъ. Виъсто стъны служили дома, плотно построенные одинъ подлъ другаго: внутрь города были ихъ окна и двери, а съ наружной стороны глухая стена. Въ этомъ городъ отбивались вятчане отъ всъхъ окружныхъ народцевъ и долго съумёли держаться, не поддаваясь никому: ни Новгороду, ни великому князю; только великій князь Пванъ Васильевичь. который содеиниль подъ рукой своей почти всё русскія земли, нокориль и Новгородь, нокориль и Вятку. Не всегда ходили новгородцы противъ чужихъ народовъ, доставалось отъ нихъ иногда и своимъ: такъ въ 1366 году ходили новгородцы въ ушкуяхъ съ воеводою Осипома Варооломеевичема и другими на Волгу и около Нижняго разграбили купцовъ и московскихъ, и татарскихъ. Разсердился великій князь Димитрій, и послалъ сказать новгородцамъ: «Зачёмъ ходили на Волгу и пограбили моихъ купцовъ?» Отвъчали новгородцы: «Ходили люди молодые, безъ позволенія Новгорода, и только побили басурмановъ, а твоихъ купцовъ не трогали; прости намъ», и князь великій простиль.

Въ 1375 году, въ то время какъ Димитрій Иваноичъ смириль главнаго недруга своего, князя тверскаго, вышло изъ Новгорода 70 ушкуевъ съ воеводою Прокономъ. Черезъ Волгу прошли онѣ въ рѣку Кострому и стали у города Костромы. Вышли костромичи изъ города съ воеводою великокняжескимъ Плещессымъ; увидѣли новгородцы, что ихъ много: болѣе 5,000, а у нихъ только 1,500 и пошли на хитрость: послали одну половину зайти за лѣсъ, чтобы ударить костромичамъ въ тылъ въ то время, какъ другая половина ударитъ имъ въ лицо. Дрогнули костромичи и побъжали, а новгородцы взяли городъ; грабили его и жгли цълую недълю: что могли взять, взяли съ собою на лодки, а что было потяжеле—побросали въ ръку; захватили также съ собою много полону. То же сдълали и съ Нижнимъ; и все награбленное и плънниковъ продали татарамъ въ Казани: нотомъ опять пошли на Волгу и стали грабить и своихъ, и чужихъ. Когда же дошли до Астрахани, то здъсь избилъ ихъ князь татарскій Солчій.

Много и еще такого ділали новгородцы; но терпри князь Димитрій, пока не покончиль съ татарами; но когда новгородцы отказали платить ему дань, то онъ собралъ войско на Новгородъ. Много войска было съ нимъ и послали новгородцы пословъ къ нему просить мира, но отказался дать миръ великій князь и сталъ въ 30-ти верстахъ отъ Новгорода въ полъ. Пришелъ къ нему владыка новгородскій Алексъй и сказалъ ему: «Князь! я тебя» благословляю, а Великій-Новгородъ челомъ бьетъ о миръ; а за вину свою дають тебь люди 8,000 р.» (тогда 8,000 р. были большія деньги). Отказаль князь и ему; перепугались новгородцы и стали готовиться защищать городъ, а для того зажгли всё монастыри около города и всв посады, хоть и было оттого много убытка и чернецамъ и людямъ новгородскимъ. Увидалъ князь, что трудно взять Новгородъ, гдв люди приготовились биться до конца, и согласился взять съ Новгорода окупъ.

Черезъ три года послѣ того (въ 1389 г.) умеръ князь Димитрій, оставивъ послѣ себя великимъ княземъ сына своего Василія, а двоюроднаго брата своего Владиміра Андреевича, которому по старому порядку приходилось быть великимъ княземъ, заставиль особымъ договоромъ отказаться отъ наслъдства и покориться Василью. Сътъхъ поръ пошло въ царскомъ родъ наслъдство отъ отца къ сыну.

Много было дёла молодому князю Василію: приходилось ему ладить и съ татарами, и съ Литвою, которая стала очень сильна потому, что правиль при немъ Литвою умный и хитрый Витовтъ. Объ немъ разскажемъ дальше, а теперь посмотримъ, что дёлалось въ ордъ.

Въ ордъ царемъ былъ Тохтамышъ тотъ самый, что такъ сильно разорилъ Москву. Понялъ великій князь, что хоть и можно бить татаръ, нельзя однако совсёмъ отъ нихъ отдёлаться и поёхалъ въ орду, обдарилъ тамъ всёхъ и получиль отъ Тохтамыша ярлыкъ (грамату) на княжество нижегородское: въ Нижнемъ княжилъ тогда Борисъ. Зналъ Борисъ, что нечего ждать ему отъ Москвы, гдв его не любили, чувствоваль онь, что московскимь князьямь нужно собрать всё княжества, потому что только тогда Русь будеть сильна и потому созваль своихъ бояръ и заставиль ихъ присягнуть, что они будуть ему вфрны. Бояре присягнули; а старшій изъ нихъ, Румянецъ, сказалъ князю: «Князь! не скорби и не плачься, мы всв за тебя стоимъ и готовы за тебя и кровь пролить, н головы сложить.» Все это было притворство, а самъ онъ переписывался съ великимъ княземъ московскимъ. Тъмъ временемъ пришли къ Нижнему бояре московскіе и послы татарскіе. Борись не хотель пустить

ихъ въ городъ и тутъ Румянецъ сталъ уговаривать его и сказалъ: «Пришли послы отъ царя и бояре московскіе, хотятъ съ тобою миръ подкрѣпить, а ты начинаешь брань; пусти ихъ: мы всѣ за тебя.» Послушался Борисъ и пустилъ ихъ. Когда они вошли въ городъ, то стали звонить въ колокола; сошелся народъ. Князь испугался, но послалъ сказать своимъ боярамъ: «Друзья и братья! вспомните, что вы цѣловали крестъ не выдавать меня». — «Не надѣйся на насъ, отвѣчалъ Румянецъ — мы не съ тобою, а противъ тебя.» Такъ Борисъ долженъ былъ уйти. Пріѣхалъ великій князь и городъ присягнулъ ему.

Скоро въ самой ордъ начались ссоры и едва-было новое Батыево нашествіе не постигло Русь. Случилось это такъ: въ теперешней Бухарѣ, въ городѣ Самаркандъ, правилъ царь Тамерланъ. Тамерланъ или Тимуръ былъ сынъ одного небогатаго татарскаго князя, кочевавшаго въ степяхъ около Аральскаго моря. Здёсь когда-то было сильное татарское царство, названное Джагатайскими и владёло имъ потомство одного изъ сыновей того Чингисхана, при которомъ татары въ первый разъ пришли на Русь Распадалось царство Джагатайское: подручные князья ссорились между собою, не слушались хана и часто мъняли хановъ. Въ это-то время вблизи Самарканда, столицы хана джагатайскаго, родился Тимуръ, мать котораго была изъ царскаго рода Чингисъхана. Бідень быль отець Тимура и оставиль ему въ наслъдство только старую лошадь, да стараго верблюда. Собралъ около себя Тимуръ шайку разбойковъ и скоро кругомъ начали его бояться; тогда онъ сдълался царемъ джагатайскимъ и пошелъ съ своею ратью воевать окрестные народы. Горько приходилось тъмъ, кто не покорялся Тимуру: жегъ онъ большіе города до тла и до сихъ поръ стоятъ тамъ развалины, гдъ прежде жили богато и гдъ шла торговая дорога.

Чтобы дольше помнили объ немъ, Тамерланъ, гдъ проходиль, оставляль кучи, сложенныя изъ череповъ людей, убитыхъ его воинами. Этотъ-то Тамерланъ очень любилъ Тохтамыша, которому и помогъ сдёлаться ханомъ; Тохтамышъ когда-то ходиль съ нимъ въ походы. Да не слушался его Тохтамышъ. Собрался Тамерланъ наказать его и разбилъ на ръкъ Тереки. Посадилъ Тамерланъ своего хана въ Сарав, а самъ пошелъ на русскія земли (въ 1395 г.). Ужаснулись въ Москвъ, когда узнали, что Тимуръ перешедъ черезъ саратовскія степи, подошель къ Ельцу, взяль городъ и полонилъ князя елецкаго; со страхомъ ждали, какъ новый Батый подойдеть къ Москвъ и боялись, что опять потекуть ріки кровью. Вспомниль тогда великій князь объ чудотворной иконъ Пресвятой Богородицы, писанной, по преданію, Евангелиетомъ Дукою, и стоявшей во Владимірь, и вздумаль онъ, посов товавшись съ митрополитомъ Кипріаномъ, перенести её въ Москву на утъщение народу, а самъ повхаль въ другіе города собирать войска. Въ самый праздникъ Успенія взяли икону изъвладимірскаго собора и понесли въ Москву. Когда подошли къ городу, митрополитъ Кипріанъ вышелъ за городъ съ епископами, священниками, князьями и боярами, которые собрадись въ Москву, чтобы здёсь отсиживаться

отъ татаръ. Съ пъніемъ псалмовъ внесли икону въ Успенскій соборъ. Потомъ узнали, что въ тотъ же день какъ чудотворную икону принесли въ Москву, Тамерланъ вышелъ изъ Ельца и пошелъ назадъ. Благочестивые люди разсказывали потомъ, что заснулъ ханъ въ ночь на этотъ день и видълъ страшный сонъ: видълъ онъ гору и шли съ горы святители съ золотыми жезлами върукахъ и грозили ему; а надъ ними на воздух жена въ багряных ризахъ съ силою несмътною и тоже грозила ему. Проснулся Тамерланъ н сталъ просить растолковать ему и никто растолковать не могъ. Тогда-то велёль онъ своему войску идти назадъ. Узналъ князь великій о томъ, что Тамерланъ поворотилъ назадъ, вернулся въ Москву; на томъ мъстъ, гдъ встрътили икону, велълъ построить монастырь Срътенскій, который и надълиль многими богатствами, а вмёстё съ тёмъ уставилъ на вёчныя времена праздновать тотъ день, когда внесли икону въ Москву 26-го августа.

Долго послѣ того тихо было со стороны орды; нескоро оправились татары послѣ тимурова погрома, пока не явился у нихъ второй Мамай, Эдигей, да и тому сначала было не до Москвы. Врагъ его, Тохтамышъ, бѣжалъ кълитовскому князю Витовту и шелъ Витовтъ на Эдигея, чтобы опять посадить Тохтамыша въ Сараѣ. Силенъ былъ Витовтъ, а почему силенъ, объ этомъ надо намъ теперь поговорить.

Было уже сказано, какъ, пользуясь невзгодами русскихъ князей и ихъ притъсненіями отъ татаръ, стали захватывать русскія земли князья литовскіе. Первымъ сильнымъ княземъ литовскимъ былъ Мин-

довго (какъ его убили, мы уже знаемъ). Изъ князей, бывшихъ послъ него, особенно силенъ сталъ Гедиминг. Разбилъ онъ князей русскихъ при рѣкѣ Ирпени и завладёль Кіевомъ, который уже не быль тогда такъ богатъ и великъ, какъ былъ прежде до татаръ: вскоръ послъ нашествія Батыя, проъзжаль подъ Кіевомъ одинъ католическій монахъ и говоритъ, что въ Кіевъ осталось всего только домовъ съ двъсти; а кругомъ города валялись неприбранные черена и кости человъческія. Съ тъхъ поръ прошло 80 лътъ, а все-таки Кіевъ уже не могъ быть по старому. Однако Гедимину пришлось простоять подъ нимъ два мѣсяца. Не хотелось русскимъ людямъ покориться язычнику - литовцу, да помощи не было ни откуда. Покорилъ Гедиминъ Кіевъ; затъмъ женилъ онъ своего сына на княжит волынской; а такъ какъ у княжны не было братьевъ, то сталъ этотъ сынъ гедиминовъ, Любартъ, княземъ волынскимъ. Полоцкъ еще прежде покоренъ былъ литовцами и стала Литва сильна послѣ того, какъ завладъла почти всею Русью южною (теперешными Бѣлоруссіею и Малороссіею). Только Черниговъ и Галичъ оставались еще подъ рукою русскихъ князей; скоро и Галичъ, послѣ того какъ пресъкся родъзаконныхъ князей, перешелъ къ Польшк.

Съ тѣхъ поръ Гедиминъ сталъ называться великимъ княземъ литовскимъ и русскимъ, поселился въ городѣ Вильнѣ, который самъ построилъ. Говорятъ, будто охотился онъ въ лѣсахъ надъ р. Виліею; усталъ на охотѣ и легъ заснуть; видитъ онъ во снѣ большаго желѣзнаго волка; воетъ тотъ волкъ такъ

сильно, какъ будто въ немъ сидитъ сотня другихъ волковъ; испугался Гедиминъ, проснулся и, позвавъ къ себъ жреца, велитъ ему растолковать себъ тотъ сонъ. «Жельзный волкъ (сказалъ жрецъ) крынкій городъ; а волки въ немъ — множество жителей». Задумаль послё того князь построить городъ и поселился въ томъ городъ. Былъ онъ уменъ и хоть самъ не крестился, но христіанъ не гналъ: онъ зналъ, что ихъ больше въ его земль, чъмъ язычниковъ и паже не мішаль своимь дітямь креститься; одинь изъ нихъ правилъ даже одно время въ Новгородъ. Всъ они и самъ Гедиминъ, были женаты на русскихъ княжнахъ. Скоро въ Вильнъ половина жителей были православные. Говорили при дворъ и въ городъ по-русски и такъ какъ у литовцевъ не было своей грамоты, то и писали на русскомъ языкъ. По примъру русскихъ князей, и Гедиминъ насажалъ сыновей своихъ по разнымъ городамъ и одного изъ нихъ, князя виленскаго, назначилъ старшимъ надъ другими и назвалъ великимъ княземъ.

По смерти Гедимина (1340 г.), князь Евнутій быль младшій изъ сыновей Гедимина. Старшимъ показалось обидно подчиниться младшему, да еще не самому умному изъ братьевъ. Двое изъ гедиминовичей, Ольгердъ и Кейстутій, сговорились между собою, напали на Вильну, выгнали Евнутія, но не убили его, а только перевели въ другое княжество. Въ Вильнъ же сълъ Ольгердъ. Ольгердъ безустанный въ трудахъ и всегда трезвый (онъ не пиль ни вина, ни меда, что тогда было ръдкостью), былъ

храбрый воинъ и много приходилось ему биться: то вивств съ братомъ Кейстутомъ отстаивалъ онъ свою землю отъ нёмецкихъ рыцарей, то завоевывалъ русскія земли у мелкихъ князей. Три раза онъ ходилъ къ самой Москвъ и много труда стоило великому князю Дмитрію Ивановичу отбиться отъ него. При немъ и русскій языкъ и православная въра еще болье усилились въ Литвь: онъ быль женать два раза и оба раза на русскихъ княжнахъ. Сначала онъ быль язычникь и даже позволиль своимь литовцамъ-язычникамъ замучить трехъ православныхъ. Вотъ какъ это случилось: были у князя два любимца Кунецъ и Нежила. Оба они крестились и назвали одного Антоніемъ, другаго Іоанномъ; крестившись, перестали они приносить жертвы идоламъ и въ постъ не ъли скоромнаго. Жрецы пожаловались на нихъ Ольгерду, и добились того, что ихъ посадили въ темницу; сидъли они годъ; одинъ изъ нихъ ослабълъ и отрекся отъ Христа. Тогда ихъ выпустили, но другой остался твердымъ; раскаялся и ослабъвшій и объявиль самому князю, что онъ христіанинъ и, какъ его ни били, оставался твердымъ. Опять посадили обоихъ въ тюрьму и послё разныхъ мукъ повъсили на дубъ. Родственникъ мучениковъ, по имени Круглецъ, узнавъ объ ихъ кончинъ праведной, сдёлался христіаниномъ и назвался Евстафіемъ. Его страшно мучили: били по ногамъ жельзными прутьями, содрали съ годовы кожу и волосы, и, когда онъ не отступился отъ въры, повъсили на томъ же дубъ. Съ тъхъ поръ церковь православная чтитъ память трехъ мучениковъ: Антонія, Іоанна и

Евстафія. Ольгердъ послѣ того пересталъ преслѣдовать христіанъ и даже, по внушенію второй своей жены Іуліаніи, крестился самъ передъ смертью и еще до того построилъ въ Вильнѣ церковь Пресвятой Богородицѣ.

Въ 1377 году умеръ Ольгердь и раздѣлилъ свою землю между своими двѣнадцатью сыновьями, а въ Вильнѣ великимъ княземъ поставилъ младшаго сына своего, Ягайлу, крещеннаго въ православную вѣруи названнаго Яковомъ. Старикъ Кейстутій, братъ Ольгерда и вѣрный товарищъ всѣхъ его походовъ, поклялся брату передъ смертью его помогать его сыну и считать великимъ княземъ, какъ считалъ и покойнаго брата. Свято исполнялъ старикъ свою клятву, но племянникъ отблагодарилъ его за добро зломъ, и поссорилъ ихъ между собою любимецъ молодаго князя, Войдилло. Войдилло этотъ былъ слугой у Ольгерда: изъ хлѣбонековъ Ольгердъ сдѣлалъ его стольникомъ и такъ сильно полюбилъ, что послалъ управлять городомъ.

Когда Ольгердъ умеръ, Войдилло поддѣлался къ Ягайлѣ, который задумалъ отдать за него сестру свою, Марію. Обидѣло это намѣреніе старика Кейстутія и сталъ онъ попрекать за это племянника. Узналъ объ этомъ Войдилло и началъ накликать на Кейстутія, который княжилъ на Жмуди (въ теперешной Ковенской губерніи), сосѣдей его нѣмецкихъ рыцарей. Хотѣлъ онъ, чтобы нѣмцы убили Кейстутія; а земли бы Ягайло отдалъ ему. Узналъ объ этомъ Кейстутій, пошелъ на Вильну, захватилъ тамъ Ягайлу, забралъ и грамоты, которыя тотъ пи-

салъ въ Нѣмцамъ. Сѣлъ Кейстутій въ Вильнѣ, повѣсилъ Войдиллу, а Ягайло повлялся не подыматься противъ него. Тѣмъ временемъ пришли на помощь Ягайлѣ нѣмцы. Кейстутій уступилъ; повлялся Ягайло не трогать его, да не сдержалъ влятвы, а посадилъ его въ тюрьму и тамъ велѣлъ удавить. Сына кейстутіева Витовта также посадилъ въ тюрьму. Узнавши, что было съ отцомъ, Витовтъ задумалъ бѣжать. Онъ сидѣлъ съ женою въ башнѣ и сюда ходили служить имъ двѣ женщины. Витовтъ перемѣнился платьемъ съ одною изъ этихъ женщинъ и, переодѣвшись, бѣжалъ къ нѣмцамъ. Испугался Ягайло того, чтобы Витовтъ не привелъ на него нѣмцевъ, вызвалъ его въ Литву и далъ ему княженіе (1384).

Въ то время въ сосъдней Польшъ по смерти короля Людовика осталась дочь Ядвига. Въ Польшъ тогда веёмъ правило дворянство и только дворянамъ и хорошо было жить въ Польшъ. Дворяне польскіе подумали, что если съ Польшею соединится сильная Литва (а Польша была государствомъ небольшимъ, чуть-ли не меньше теперешняго царства Польскаго), то Польшё легче будеть отбиваться отъ сосъдей нъмцевъ; датинское духовенство, тоже сильное въ Польшъ, очень радо было случаю обратить въ латинство великаго князя литовскаго, а съ нимъ и его подданныхъ, литовцевъ и русскихъ. Потому, когда Ягайло прислалъ сватовъ къ Ядвигъ, то стали уговаривать ее выйдти за него замужъ. Ядвига была вёры латинской, считала православныхъ язычниками и боялась Ягайлы, который въ тому же быль не молодь. Но шляхта (т. е. дворянство) уговорила ее; имъ помогъ папа и Ядвига согласилась. Пріёхалъ Ягайло и прежде всего перемёниль вёру; съ нимъ перемёнили вёру и нёкоторые изъ его братьевъ; другіе же ни за что не хотёли отказаться отъ православія.

Посль вънчанія короною королевскою, побхаль Ягайло въ Литву и сталъ крестить въ латинство тёхъ, которые были еще язычниками. Изъ Вильны новхаль по другимъ городамъ и тоже крестиль язычниковъ: крестили, говорятъ, толпами, въ одной называли всёхъ Петрами, въ другой Павлами, и такъ далье. Каждому, который крестился изъ язычниковъ, Ягайло даваль бёлый суконный кафтань и язычники, большая часть которыхъ до того ходила въ звъриныхъ кожахъ, охотно шли на приманку. Но латинскому духовенству мало было обратить только однихъ язычниковъ; православныхъ они считали хуже язычниковъ и противъ православныхъ Ягайло выдаль строгій указь: принявшимь латинскую въру запрещено было жениться на православныхъ, а если кто-нибудь женится, то требовать, чтобы православный мужъ или православная жена обратились въ латинство; еслиже не обратится, то можно было принуждать къ тому телеснымъ наказаніемъ. Вотъ какъ наученный ксендзами (такъ зовутъ латинскихь священниковъ въ Польшъ вздумалъ дъйствовать противъ своихъ православныхъ подданныхъ веливій князь литовскій Ягайло.

Послѣ крещенія язычниковъ Ягайло уѣхалъ изъ Литвы и оставилъ намѣстникомъ по себѣ брата своего Скиргайло. Умнаго Витовта онъ боялся. Витовтъ

быль этичь обижень и сталь искать союзниковь себь на сторонь: онъ сговориль дочь свою, Софью, за Василія Дмитріввича, который тогда еще не быль великимъ княземъ, потому что отецъ его Дмитрій Донской еще быль живь. Узналь объ этомъ Ягайло. испугался союза Витовта съ великимъ княземъ русскимъ и перевелъ его въ другой городъ. Витовтъ бъжаль къ нъмцамъ; съ ихъ помощью явился въ Литву и взялъ Вильну. Русскіе люди, недовольные Ягайломъ за союзъ съ Польшею и принятіе латинской вёры, всюду приставали къ Витовту. Испугался этого Ягайло, уговориль Витовта отказаться отъ союза съ нъмцами и назвалъ его великимъ княземъ литовскимъ. Съ тъхъ поръ сталъ Витовтъ владъть Литвою и только по имени признаваль Ягайло сво-• имъ государемъ. Чтобы еще больше усилиться и совстить развязаться съ Ягайлою, онъ выгналъ последняго князя смоленскаго Юрія; покушался и на Новгородъ. Великій князь московскій Василій Лмитріевичь принималь къ себѣ всѣхъ тѣхъ, кого выгналъ Витовтъ; но явно противъ него не возставалъ; онъ зналъ какъ трудно было бороться съ такимъ сильнымъ княземъ. Вздумалъ Витовтъ подчинить себъ и татаръ и принялъ къ себъ Тохтамыша, который бъжаль изъ Золотой Орды и собрался возвратить его въ Сарай, чтобы самому владеть отъ его имени.

Въ 1399 г. собралъ Витовтъ силу многую: однихъ князей съ нимъ было 50 человъкъ и пошелъ съ Тохтамышемъ на татарскую орду. «Я посажу тебя въ Сараъ—сказалъ онъ Тохтамышу, — а ты отдай мнъ

Москву!» До того, что за княземъ московскимъ была его родная дочь, Софья Витовтовна, ему не было никакого дёла, лишь бы только усилиться. Въ Ордё въ то время всёми дёлами правиль Эдигей; онъ, какъ и Манай, хоть и не назывался царемъ, но царь отъ него зависёль. Услыхаль Эдигей, что Витовть идеть противъ татаръ и пошелъ къ нему навстръчу; сошлись они 12-го августа на ръкъ Ворскит (въ Полтавской губерніи). Долго бились об'в рати; подъ конецъ татары одольли; бъжаль Витовть съ малою дружиною и оставиль Тохтамыша, а Тохтамышь ограбиль землю Витовта; ограбиль ее и Эдигей и съ одного Кіева взяли окупа 3,000 руб. Присмирѣлъ на время Витовтъ и пересталъ уже быть такъ страшенъ Московскому княжеству. Василій однако не хотель съ нимъ биться, а если случалось ссориться за пограничныя области, то онъ старался уладить дёло мирно. За то отъ Орды онъ задумалъ отделиться: самъ не вздиль, дань посылаль не всегда, и когда можно было — оттягивалъ.

Въ 1408 г. задумалъ Эдигей напомнить великому князю старыя времена и собралъ большую рать; но чтобы тотъ не успълъ приготовиться, послалъ ему сказать: «Иду на Витовта мстить за все зло, которое онъ сдълалъ твоей землъ; пошли кого-нибудь изъ своихъ поклониться царю». Изумился этой въсти Василій Дмитріевичъ, почуялъ что-то недоброе; однако послалъ въ Орду своего боярина. Эдигей задержалъ этого боярина у себя и только тогда узналъ великій князь, что татары идутъ на него, когда они вошли въ Русскую Землю. Въ Москвъ никто не былъ

готовъ встрътить ихъ. Веливій князь оставиль въ городъ дядю своего, Владиміра Андреевича, того самаго, что такъ храбро бился на Куликовомъ полъ, а самъ повхалъ въ Кострому собирать войско. Эдигей тёмъ временемъ подошелъ къ Москве. Сожгли москвичи посадъ и заперлись въ городъ; а Элигей къ городу не подступалъ: такъ крвпокъ былъ городъ и такъ много было въ немъ хорошихъ стрелковъ; а у Эдигея не было пушевъ. Послалъ онъ звать на помощь князя тверскаго; тотъ вышель изъ Твери, но не торопился подойти къ Москвъ, выжидая кто побъдитъ. Татары тъмъ временемъ жгли и грабили города окружные: Переяславль, Ростова, Серпуховг, даже Нижній. Эдигей думаль зимовать подъ Москвою, но получиль вёсть изъ Орды, что тамъ хотять прогнать царя, котораго онъ поставиль. Поторонился Эдигей воротиться въ Сарай; взяль окупь съ Москвы три тысячи рублей, написалъ гордое письмо къ Василію, и ушелъ.

Еще семнадцать лътъ послъ того Василій Дмитріевичъ княжиль въ Москвъ и, умирая, оставиль наслъдникамъ десятилътняго сына. Съ братьевъ онъ еще до смерти взялъ объщаніе, что они признаютъ государемъ его сына: не послушался одинъ Константинъ Дмитріевичъ: «дъло это не бывалое» — отвъчалъ онъ брату и уъхалъ въ Новгородъ. Опеку надъ сыномъ поручилъ Василій своей женъ княгинъ Софъъ Витовтовнъ и просилъ Витовта защищать внука. Думалъ Василій, что онъ все-таки не обидитъ внука, хоть и зналъ какъ мало Витовтъ хочетъ добра Москвъ, а не знатъ того онъ не могъ, потому, что всю

жизнь свою Витовтъ старался вредить сколько могъ, и Василію приходилось улаживать всячески, чтобы дѣло не доходило до войны. Еще за десять лѣтъ до смерти Василія, Витовтъ, боясь того, что его православные подданные слушаются московскаго митрополита, а московскій митрополитъ хочетъ добра московскому князю, задумалъ поставить особаго митрополита въ Кіевъ. Собралъ архіереевъ, чтобы поставили своего особаго митрополита; архіереи сначала-было не хотьли дѣлать этого, но подъ конецъ послушались Витовта и выбрали въ митрополиты Григорія Цамелака. Съ тѣхъ поръ стали на Руси два митрополита: одинъ въ Москвъ, другой въ Кієєю. Зналъ все это Василій, да такъ боялся братьевъ, особенно старшаго, Юрія, что положился на Витовта.

Не ошибся Василій Дмитріевичь въ своемъ брать: Юрій хотьль, какъ водилось въ старину, състь по смерти брата на великомъ княженіи и, едва умеръ Василій, какъ онъ прислаль къ племяннику съ угрозами, а самъ сталъ у себя въ Галичь (Костромской губерніи), собирать сильную рать. Князь Василій былъ еще малъ: было ему всего десять льтъ и потому за него распоряжались мать его и бояре. Собрали они большую рать, къ которой пристали и другіе дяди великаго князя и съ тою ратью пошли къ Костромь, чтобы оттуда идти на Галичъ. Испугался Юрій и ушелъ къ Нижнему. Московское войско пошло за нимъ. Юрій ушелъ за Суру. Черезъ ръку нельзя было перейдти, потому и битвы не было. Постояли, постояли и разошлись. Юрій опять

воротился въ Галичъ и послалъ въ Москву съ мирными словами.

Великая княгиня и бояре послади къ пему въ Галичъ для переговоровъ митрополита Фотія. Когда Фотій прівхаль, князь Юрій собраль на горь у города весь народъ изъ города и селъ, чтобы ноказать митрополиту, какъ много у него народа, по Фотій только посм'вялся: «Никогда не видаль я — сказаль онъ князю-столько людей въ овечьей шерсти». Онъ сказаль такъ потому, что тв люди были одвты въ сермяги. Стали говорить о мирѣ; митрополитъ хотёль заключить прочный мирь, а князь хотёль только перемирія. Не сговорились они: ношелъ Фотій изъ города, не благословивъ народа. Въ городъ сдълался моръ: смутился Юрій и подумаль, не отъ того ли сдёлался моръ, что митрополить убхалъ, не благословивши. Сёль на коня и поскакаль догонять Фотія: вернулся митрополить и благословиль народь. Князь же послаль вслёдь за нимь боярь въ Москву, чтобы заключить миръ. Кончили на томъ, чтобы положиться на волю царя татарскаго: кого царь сдулаеть великимъ княземъ, тому и быть.

Прошло иять лёть, акнязья все еще не вхали въ Орду; тёмъ временемъ умеръ и Витовтъ. Умеръ онъ съ-горя; затёялъ онъ быть не просто великимъ княземъ, а королемъ, и послалъ просить вёнца у папы. Совсёмъ ужъ онъ думалъ, что дёло сдёлано и созвалъ къ себё сосёднихъ государей на коронованіе; пріёхали государи, пріёхалъ и Василій Васильевичъ изъ Москвы. Однако дёло не состоялось: папа, котораго уговаривали поляки не присылать вёнца,

обманулъ Витовта, а поляки боялись, что Витовтъ тогда совсёмъ разойдется съ Польшею. По смерти Витовта въ Литве великимъ княземъ сдёланъ былъ Свидригайло.

Наконецъ собрались князья въ Орду (1432 года). Первымъ повхалъ Василій Васильевичъ; за нимъ отправился Юрій. У каждаго въ Орд'в были свои пріятели изъ князей ордынскихъ; у этихъ-то пріятелей въ кибиткахъ останавливались наши князья: пріятель Юрьевъ мурза Тягиня на зиму откочеваль въ Крымъ: съ собою онъ взялъ и Юрія. Съ Василіемъ Васильевичемъ прітхалъ въ Орду старый и умный бояринъ московскій Иванъ Дмитріевичъ Всеволожскій. Боярамъ московскимъ всёмъ не хотёлось попустить Юрія завладёть Москвою: они знали, что имъ нервымъ придется тогда плохо: навезетъ Юрій съ собою бояръ изъ Галича и раздастъ имъ всв важныя мъста и должности; а бояринъ Иванъ Дмитріевичь еще задумаль выдать дочь свою за великаго князя. Тогда это водилось: князья не разъ женились на боярскихъ дочеряхъ. Мы увидимъ, какъ это не удалось боярину и сколько горя отътого случилось. Этотъ-то бояринъ задумалъ, пока Юрія нѣтъ въ Ордь, уладить дьло такъ, чтобы великое княжение отдали Василію и сталь онъ говорить князьямъ ордынскимъ: «Такъ-то много у васъ силы у царя и такъ-то вы радбете князю Василію, что не можете добиться, чтобы царь не слушалъ Тягиню и не отдавалъ великаго княженія Юрію. Помяните мое слово: если Юрій будеть великимъ княземъ, то станеть Тягиня сильнее васъ всёхъ». Такъ испугало это

слово князей ордынскихъ, что стали они приставать къ царю и добились того, что царь объщалъ дать великое княженіе Василію и сказалъ: «Отанетъ Тягиня говорить за князя Юрія, я велю его убить.» Весной воротился Тягиня изъ Крыма, а съ нимъ и князь Юрій. Пересказали Тягинъ ръчи царскія, и не посмълъ онъ говорить за Юрія.

Тогда велёль царь Махметь своимъ князьямъ разсудить, кому следуеть великое княжение. Князь Василій ссылался на то, что онъ наследуеть отцу и деду; а князь Юрій вспоминаль о старыхь порядкахъ, когда братъ наследовалъ брату. Тогда всталъ бояринъ Иванъ Дмитріевичъ и сказалъ царю: «Государь вольный царь! дозволь мнь, холопу великаго князя, молвить тебь слово: государь нашь великій князь ищеть великаго княженія по твоимъ граматамъ, какъ и отецъ его владелъ по твоему жалованью, а князь Юрій хочеть взять великое княженіе по завъщанію отца своего, а не по твоей воль; а ты воленъ жаловать кого захочешь.» Полюбилась рѣчь эта царю Махмету и даль онъ власть князю Василію, а Юрію — по татарскому обычаю — велёль вести коня его подъ устцы. Только Василій не захотълъ обезчестить дядю и не сдълалъ по волъ ханской.

Воротился великій князь въ Москву. Сталъ тогда Всеволожскій требовать, чтобы великій князь женился— по объщанію— на его дочери. Не угодно это было великой княгинъ Софьъ, матери великаго князя и нашла она ему невъсту княжну Боровскую. Обидълся этимъ бояринъ Всеволожскій, уъхалъ къ

князю Юрію и сталъ подговаривать его на великаго князя.

На свадьов великаго князя, на сынв Юрія, князв Василію Косомо, замвтили дорогой поясь, который когда-то быль дань въ приданое женв Дмитрія Ивановича Донскаго. Тогда пояса, которыми опоясывался кафтань, носили очень дорогими и передавали изъ рода въ родь. Этотъ поясь быль на свадьов князя Дмитрія подмвнень, переходиль изъ рукъ въ руки и достался въ приданое женв князя Василія. Когда узнала объ этомъ великая княгиня Софья, она туть же на пиру сорвала поясь съ князя Василія. Обидвлся князь Василій и увхаль къ отцу въ Галичъ.

Тогда князь Юрій собраль рать и пошель на племянника войной. Великій князь ничего не ожидалъ и войска собрать не успёлъ. Тогда войска распускались послѣ войны по деревнямъ и когда была нужда, собирались опять. Потому и послалъ князь Василій къ Юрію попытаться уговорить его на миръ; не пошелъ князь Юрій на миръ и великому князю пришлось собирать рать. Собраль онъ техъ, кто быль около Москвы, да московскихъ купцовъ (по тогдашнему гостей) и встрътилъ Юрія на ръкъ Клязьмю. Разбилъ Юрій племянника, и вступиль въ Москву; Василій ушель въ Кострому. Юрій пошельбыло на Кострому, только бояринъ его Морозовъ уговорилъ оставить племянника въ поков и дать ему Кострому во владеніе. Москвичи, которые любили своего князя, стали сходиться къ нему въ Кострому: шли и бояре, и дворяне, и всякіе люди. Сыновья князя Юрія, Василій-Косой, Дмитрій-Шемяка, да Дмитрій-Красный разсердились на боярина Морозова за то, что уговорилъ онъ отца пощадить князя Василія. Подстерегли они боярина: «Ты злодьй, крамольникъ, — сказали ему князья — навелъ ты бъду на отца нашего; всегдашній ты нашь злодьй!» Тутъ же они и убили его, а сами пошли на Кострому. Разсердился князь Юрій на дітей за такое своевольство, и позвалъ Василія Васильевича въ Москву. Сфлъ онять Василій на свой престоль и посладъ воеводъ наказать дётей юрьевыхъ. Князья эти были разбиты. На другой годъ (1434) собрадся онъ войною на самаго Юрія, потому что, какъ онъ узналь, воеводы его были въ рати у его детей. Совокупился Юрій съ дітьми и опять засіль въ Москві, а детей послаль на князя Василія, который быль тогда въ Нижнемъ. Темъ временемъ Юрій умеръ и вобняжился сынь его, Василій-Косой. Обильнись братья тімь, что вокняжился онь безь ихъ совіта и позвали въ Москву Василія Васильевича. Князь Василій Юрьевичь не хотёль покориться; великій князь разбиль его, взяль въ плень и ослепиль.

Весною слѣдующаго года (1437) пріѣхаль въ Москву новый митрополить Исидорь изъ Греціи. Митрополить русскій, которому подчинены были всѣ русскіе епископы, самъ зависѣль въ то время отъ греческаго патріарха. Иногда патріархъ ставиль въ митрополиты того, кого выбираль великій князь, а иногда выбираль кого-нибудь изъ грековъ. Такъ случилось и на этотъ разъ. Исидоръ быль выбранъ патріархомъ. Въ церкви греческой было тогда тя-

желое время: все почти царство греческое заняли турки; оставался за царемъ только Цареградъ. Царь Іоаннъ, чтобы какъ-нибудь спасти свое царство, задумалъ соединить церковь православную съ латинскою. Ему казалось, что тогда другіе государи: нѣмецкій, французскій и др., которые всё держали латинскую въру, охотно помогутъ, послушавши своего напы. Соединить церкви въ то время значило подчинить себя напъ, потому что латинская Церковь была горда уже тъмъ, что въто время столько сильныхъ народовъ держались ее, а православная тогда (по воль Божіей) была почти вездь подчинена невърнымъ: въ Греціи — туркамъ, въ Россіи — татарамъ, а въ другой половинъ Россіи-Литвъ. Приходилось православнымъ бороться съ латинщиками, которые стали появляться послё того, какъ великій князь Ягайло приняль латинскую в ру. Подумаль объ этомъ Царь греческій и согласился созвать православное духовенство на соборъ съ латинскимъ. Онъ забылъ только одно, что въ то время въ самой латинской Церкви былъ соборъ, на которомъ разсуждали, не много ли уже власти присвоивали себъ напы, да разсматривали всѣ беззаконія, которыя дѣлали наны. Не подумаль объ этомъ хорошенько царь и далъ нанъ обмануть себя. Соборъ собрался. На этотъ соборъ повхалъ и Исидоръ. Долго не пускалъ его князь великій, наконець согласился, только сказаль: «Отче! мы не повельваемь тебь идти на соборь въ Латинскую Землю; ты же не слушаешь насъ, хочешь идти, такъ знай: воротишься, приноси къ намъ ту же въру, которую прадъды наши приняли отъ

грековъ». Поклялся Исидоръ и повхалъ. Соборъ сошелся сначала въ Ферраръ, городъ итальянскомъ (Римъ — столица папская въ Италін), оттуда перенесенъ былъ во Флоренцію, тоже итальянскій городъ. Большую часть греческихъ духовныхъ, которые пришли на соборъ, выбралъ царь изъ самыхъ податливыхъ, но и то споры велись очень долго; греки не хотели отступить отъ православія; больше всьхъ говорилъ Маркъ эфесскій, который не уступаль до конца. Остальныхъ почти всёхъ удалось панъ уломать: онъ пересталъ давать имъ денегъ на содержаніе; греки, тогда уже объднівние, жили на счетъ напы; императоръ съ своей стороны понуждалъ; нашлись и изъ грековъ такіе, которые хлонотали; больше веёхъ хлопоталъ нашъ Исидоръ. Наконецъ соборъ разошелся 'н поръшили признать власть папы, признать то въ ученіи, въ чемъ была разница между церквами, только и осталось, что служба по-гречески и по-русски. Такъ и разошлись. Немного получиль отъ этого собора императоръ: въ Царьградв породиль онь расколь и споры, а изъ другихъ государей только польскій король Владислава, сынъ Ягайлы, пошелъ къ нему на помощь противъ турокъ и былъ разбитъ и убитъ въ сраженіи (1444).

Вернулся Псидоръ въ Москву (1441) и привезъ съ собою грамату отъ папы Евгенія. Подивились въ Москвѣ и ужаснулись, когда за службою въ Успенскомъ соборѣ вмѣсто православныхъ патріарховъ помянулъ онъ папу. Кончилась служба, велѣлъ онъ протодьякону съ амвона прочесть грамату о соеди-

неніи церквей. Ужаснулись всё и не знали что дёлать; не потерялся только великій князь: «Не было этого — сказаль онь — ни при прадёдахь, ни при отцахь, ни при братьи нашей великихь князьяхь, и я не допущу этого.» Потомь велёль посадить Исидора подъ стражу въ Чудовскій монастырь, пока онь не покается. Годь сидёль Исидорь и удалось ему убёжать изъ подъ стражи. Великій князь не велёль искать его и такъ удалось ему пробраться къ папё; а на Руси править церковью поручено было рязанскому архіерею Іонё, который потомъ быль поставлень въ митрополиты.

Тёмъ временемъ царь ордынскій Улу-Махметъ бъжаль изъ Орды отъ брата своего. Это тотъ самый царь, который даль Василію Васильевичу старшинство надъ дядей Юріемъ. Царь, когда бѣжалъ изъ Орды, остановился въ Белеве (Тульской губерніи), укрепиль городь: обвель илетнемь, илетень полиль водою, пока онъ не замерзъ и хотель туть зимовать. Великій князь боялся вибшиваться въ татарскія ссоры, чтобы не пришли татары на Москву, и нослалъ войско выгнать его изъ Белева. Съ этимъ войскомъ пошли изъ Москвы два сына юрьева: Дмитрій-Шемяка и Дмитрій-Красный. Когда князья пришли къ Бълеву, царь Улу-Махметъ, увидавши какое большое войско пришло съ ними, сталъ просить мира; князья не хотъли съ нимъ мириться, но воевода (по тогдашнему какъ-бы губернаторъ) Григорій Протасьевъ сказалъ имъ: «Великій князь прислалъ ко миж; биться съ татарами не велёлъ, а вельлъ мириться.» Послушались его воеводы и перестали готовиться къ бою; а онъ стакнулся съ татарами и послалъ сказать царю: «Выходи утромъ на рать великаго князя». Такъ и случилось: русскіе воины были не готовы къ бою, напали на нихъ татары и перебили многихъ, а другіе бѣжали; едва спаслись сами князья.

Перезимовавъ въ Бълевъ, Улу-Махметъ въ 1439 году приходиль въ самой Москвъ. Увидаль великій князь, что у него много войска и ушель за Волгу, а городъ поручилъ князю Юрію Патриквевичу, изълитовцевъ. Десять дней стоялъ царь подъ городомъ, не могъ взять и только сжегъ посадъ, а самъ пошелъ на Коломну, сжегъ ее и прошелъ до Нижняго-Новгорода, гдв и поселился. Отсюда ходиль онъ на другіе русскіе города, особенно на Муромъ. Въ 1445 году великій князь ходиль на него самь и передовые полки русскіе разбили татаръ у Гороховца (Владимірской губернін) и Мурома. Тогда князь Василій воротился въ Москву; здёсь узналъ, что Улу-Махметь выслаль въ Суздалю сыновей своихъ. Собраль великій князь войско небольшое, человікь сь тысячу, ношель въ Суздалю и сталъ станомъ на реке Каменки; сюда собрались къ нему и другіе князья, только Шемяка ни самъ не пришелъ, ни рати не послалъ. На полъ близъ Ефимьева монастыря сошлись русскіе съ татарами, которыхъ было почти четыре тысячи. Сперва наши начали-было одолжвать, но вийсто того, чтобы гнать татаръ, которые побъжали, нустились грабить татарскій обозь; татары тёмь временемъ оправились и ношли бить нашихъ; многихъ перебили, а великаго князя израненнаго

(крвико бился онъ) взяли въ полонъ. Оттуда татары воротились въ Нижній и князя великаго захватили съ собой; а въ Москву послали къ матери и женъ кресть его, тыльнико, чтобы показать, что онъ въ плвну и чтобы княгини спвшили его выкупить. Въ Москвъ посланцы татарскіе не нашли великихъ княгинь, потому что тёмъ временемъ въ Москве случилось великое горе: загорилось внутри Кремля и сгорёль весь городъ: дома тогда строили деревянные и слишкомъ близко одинъ отъ другаго, пожарныхъ командъ и въ заводе не было: оттого пожары были сильны. На этотъ разъ не только сгорели деревянные дома, но и церкви каменныя трескались и разваливались, а также и стёны. Княгини уёхали въ Ростовъ; жители, которые по богаче, хотели бежать, но бъдные не пустили ихъ и начали укръплять городъ, чтобы не пришли татары. Оттого долго не выкупали великаго князя. Тёмъ временемъ татары послади сказать Шемякв, не хочеть лионъ быть великимъ княземъ, тогда — разумъется — задержали бы нли убили Василія Васильевича. Обрадовался этому Шемяка и послалъ къ царю своего посла съ разными наговорами на великаго князя; но покамёстъ посолъ его вхаль къ царю, который быль тогда въ Курмышт (Симбирской губерніи), великаго князя успёли выкупить. Съ дороги посладъ онъ къ матери въ Москву въсть о томъ, что онъ идетъ изъ полона; посланный его перехватиль на Окъ посланнаго отъ Шемяки къ царю и скованнымъ привезъ въ Москву. Испугался Шемяка, что узнали его злой умысель и ушель въ Угличъ. Тёмъ временемъ Василій Васильевичъ воротился въ Москву. Всюду по дорогѣ встрѣчали его съ радостью; радостно встрѣтили его и въ Москвѣ. Задумалъ онъ поѣхать къ Тронцѣ въ Сергіевъ монастырь, чтобы помолиться Богу и поблагодарить Его за свое избавленіе у гроба чудотворца Сергія.

Узналь объ этомъ Шемяка; онъ зналъ, что для него добромъ не кончится, что великому князю все извъстно и подговорилъ онъ брата своего двоюроднаго, князя Ивана Андреевича можайскаго, чтобы занять имъ вдвоемъ Москву покамъстъ князь великій ходить къ Троицъ. Такъ они и сдёлали: вошли въ городъ, гдв подговорили кое-кого и подговоренные отворили имъ ворота. Вошедши, захватили они великихъ княгинь, забради казну, ограбили тъхъ бояръ н горожанъ, которые стояли за Василія Васильевича и задумали захватить самого великаго князя. Ночью повхаль къ Тронцв князь Иванъ. Къ Василію Васильевичу прібхалъ сказать о томъ нѣкто Бунко, но не повърилъ ему Василій Васильевичъ. «Можетъ ли это быть? — сказаль онь, — развѣ братья не цѣлокалимнъ крестъ.» Князь Иванъ посадилъ своихъвоиновъ въ сани, которые покрыли рогожами, какъ будто возы: такъ онъ обманулъ сторожей, стоявшихъ на дорогъ, и подъбхалъ къмонастырю. Узналъ объихъ приході князь великій, хотіль біжать, да поздно: коня не нашлось. Тогда онъ заперся въ церкви Тронцы. Князь Иванъ пошелъ по монастырю и началъ искать его всюду; увидалъ Василій Васильевичъ, что не укрыться ему и сталъ онъ молить князя Ивана: «Братъ! - говорилъ онъ - не отнимай

у меня зрвнія; я здвсь останусь и постригусь!» И, взявши образъ, отперъ дверь. Князь Иванъ объщалъ ничего ему не сдълать, а самъ велъль его захватить. Потомъ свезли его въ Москву и ослъпили. Княгинь-же разослади по разнымъ городамъ; а боярамъ, которые были за Василія: князьямъ Ряполовскимъ и Федору Басенку удалось бъжать. Князья Ряполовскіе ушли въ Муромъ, куда взяли съ собою и дътей великаго князя. Басенокъ ушелъ въ Литву. Задумался князь Дмитрій Шемяка надъ тёмъ, что дъти великаго князя ушли отъ него, призвалъ къ себъ рязанскаго архіерея Іону и сказаль ему: «Пойди въ Муромъ, возьми на епатрихиль свою дётей великаго князя; я готовъ пожаловать ихъ, и отца отпущу, и дамъ ему вотчину. «Повърилъ Іона и повхалъ въ Муромъ. Прівхавши, сталь онъ уговаривать бояръ. Подумали бояре: «если не послушаемъ святителя и не нойдемъ къ князю Дмитрію съ дётьми великаго князя, то онъ придеть къгороду съ ратью; возьметь ихъ и сделаетъ и съ ними, и съ отцомъ ихъ, и съ нами все, что захочетъ». Подумавши такъ, сказали Іонъ: «Возьми ихъ; только заручи намъ чъмъ нибудь, что они будутъ невредимы; возьми ихъ на свою епитрахиль.» Іона такъ и сдёлаль. Когда они прівхали въ Москву, Шемяка послалъ ихъ къ отпу въ заточенье, въ Угличъ. Увидали тогда бояре, что обмануль ихъ князь Дмитрій и ушли въ Литву, гдё жиль шуринъ великаго князя, князь Василій Ярославичъ. Іона сталъ говорить Шемякъ: «Учинилъ ты неправду именя ввель въ гръхъ и срамъ; объщалъ выпустить великаго князя, но идътей посадиль съ нимъ: освоболи

меня отъ грѣха: выпусти великаго князя; самъ онъ слѣпой, а дѣти его малы, чего тебѣ бояться?» По-ѣхалъ тогда Дмитрій въ Угличъ, выпустилъ Василія Васильевича изъ заточенія; помирился съ нимъ, угостилъ обѣдомъ и далъ ему въ вотчину далекую Вологду.

Побывъ недолго въ Вологдъ, поъхалъ великій князь въ Кириловъ монастырь на Бѣлоозеро, глѣ игуиенъ Трифонъ разръшилъ его отъ клятвы Шемякъ. Въ Вологду онъ уже не возвратился, а отправился въ Тверь и тамъ помолвилъ за своего сына Ивана дочь тверскаго князя Бориса Александровича, княжну Марію. Такъ добыль онъ себъ сильнаго пособника, а тёмъ временемъ стали къ нему сходиться бояре и дёти боярскіе (боярскими дітьми звали въ старину незнатныхъ помъщиковъ; а помъщикомъ былъ тотъ, у кого было помпьстве, т. е. земля, данная за службу вмёсто жалованья деньгами; приходила война — каждый помыщикъ должень быль выставить столько ратниковъ, сколько положено съ каждой десятины и кормить ихъ на свой счеть). Стали собираться и ть, которые бъжали въ Литву; собрадись они у князя Василія Ярославича боровскаго (Боровскъ, Калужской губерніи), жившаго тогда во Мстиславлъ (Могилевской губерніи), городъ тогда принадлежавшемъ Литвъ. Во Мстиславлъ ещенезнали, что великій князь выпущень изъзаточенія и собрадись идти освободить его изъ Углича. Когда же узнали, что Василій Васильевичь въ Твери, топошли туда; на пути у Ельни (Смоленской губерніи) встрътили они какихъ-то татаръ и начали сначала стрелять въ нихъ, а потомъ разговорились и узнали,

что и татары, царевичи Касимъ и Ягупъ, идутъ тоже на службу великаго князя Василія и пошли вмёстё. Когда князь Василій узналь, что силь у него довольно, то послалъ онъ своего воеводу съ малымъ отрядомъ въ Москву, гдт въ то время князя Дмитрія не было. Когда великокняжескій воевода подошель къ Кремлю, то ворота по случаю были отворены: тами вошелъ воевода и перековалъ людей князя Дмитрія, а москвичей привель къ присягъ. Узналь Шемяка, что Москва взята и что идуть на него, съ одной стороны князь великій, а съ другой бояре, которые были въ Литвв и татарскіе царевичи, н ушелъ въ Галичъ, а оттуда въ Чухлому (оба города Костромской губернін); съ собою увезь онъ въ полонь княгиню — мать Василія Васильевича. Погнался за нимъ князь великій и изъ Ярославля послалъ сказать ему: «Брать, князь Дмитрій Юрьевичь! Какая тебь честь отъ того, что держишь мать мою и свою тетку въ полону; мстить ты мнв не можешь: я сижу на своемъ столъ.» Собралъ князь Дмитрій своихъ бояръ и сказалъ: «Зачёмъ томить мнё свою тетку; самъ я бъгаю, люди мои истомлены, стеречь ее не могу; пущу ее лучше». И пустиль, а потомъ поцеловаль кресть великому князю и помирились.

Не долго жили они въ ладу: на другой годъ (1449) опять пришлось великому князю усмирять Шемяку; а на слёдующій годъ (1450) опять узнали въ Москвъ, что князь Дмитрій въ Вологдъ. Пошелъ на него великій князь, настигъ его, когда тотъ воротился къ Галичу и здёсь разбилъ. Тогда князь Дмитрій бъ-

жалъ въ Новгородъ, гдѣ и умеръ въ 1453 г., а Василій Васильевичъ выгналъ всѣхъ тѣхъ князей, которые стояли за Шемяку и стали тогда переводиться удѣльные князья. Тверскаго-же и рязанскаго, которые были посильнѣе, удалось Василію подчинить себѣ. Еще мало слушались новгородцы и принимали къ себѣ всѣхъ враговъ великаго князя и пошелъ онъ на Новгородъ (1456 г.).

Когла великій князь быль на Волок' (теперь Волоколамскъ, Московской губерніи) стали собираться къ нему князья и бояре; изъ Новгорода пришелъ съ челобитьемъ посадникъ, но не принялъ его челобитья великій князь и пошель на Новгородъ. Когда встуниль въ предълы новгородскіе, онъ послаль князя Оболенскаго да Басенка на Старую-Русу. Тамошніе жители еще не усивли бъжать, а воеводы московскіе собради въ городъ много добычи и съ нею распустили своихъ людей; осталось у нихъ не болъе 200. Зпрсь услыхали они, что идеть на нихъ 5,000 новгородцевъ и стали говорить между собою: «Что дълать? если не пойдемъ биться, то разгиваемъ великаго князя: распустили мы людей своихъ съ добычею; лучше умремъ за своего князя». Дело было зимою. На Новгородъ льтомъ ходили только въ засуху, потому что болота мёшали пройдти, и стали воеводы великаго князя за снёжными сугробами и начали стрелять; стреляли они не по людямъ: на людяхъ досивхи были крвики: тогда надввали на грудь и на руки и на ноги желъзные досивхи, а на голову жельзный шишакъ — стръляли по лошадямъ. Лошади понесли: и Новгородцы не могли справиться съ своими длинными копьями; много ихъ было убито, другіе побѣжали, а плѣнныхъ взято мало: брать было не кому. Прибѣжали остальные въ Новгородъ и разсказали какъ было дѣло. Закручинились новгородцы и положили послать владыку (архіерея) просить милости у великаго князя. Смиловался великій князь и ушелъ отъ Новгорода, взявши окупъ въ 14,000 рублей.

Послѣ того еще шесть лѣтъ мирно правилъ Василій Васильевичъ, прозванный Темнымг, съ тѣхъ поръ какъ ослѣпилъ его Шемяка. Заболѣлъ онъ сухоткою и велѣлъ— по тогдашнему обычаю—прижитать себѣ трутъ на спинѣ; сдѣлались оттого у него раны, пошелъ отъ нихъ гной и болѣзнь усилилась. Умирая, отдалъ онъ великое княженіе старшему сыну своему, Ивану, а остальнымъ далъ—по старому обычаю—удѣлы, только небольшіе, чтобы не могли они смутить Русскую Землю.

Сильную землю завѣщалъ Василій Васильевичъ своему сыну: князей удѣльныхъ оставалось мало, да и тѣ, которые оставались, слушались и боялись москвы: рязанскій князь Василій даже воспитывался въ москвѣ, а Рязанью правили московскіе бояре. Великій князь Иванъ Васильевичъ женилъ Василія на своей сестрѣ и отпустилъ въ Рязань и Василій не выступалъ изъ его воли. Новгородъ былъ не страшенъ: новгородцы то и дѣлали, что ссорились между собою и великому князю нужно было только поджидать случая, чтобы совсѣмъ покорить его. Татары были тогда уже не тѣ, что прежде: мы видѣли, какъ часто смѣнялись у нихъ ханы; смѣнен-

ные или дёти ихъ селились въ какомъ нибудь дальнемъ городь, завладёвали краемъ вокругъ этого гогода и такъ являлось новое царство; нёсколько татарскихъ царствъ, которыя всё были въ ссорё между собою, не то уже были, что одно сильное и грозное царство. Ссорами татаръ давно ужъ умёли пользоваться князья московскіе; теперь же они стали принимать на свою службу татарскихъ царевичей и давать имъ города; такъ Василій Темный далъ царевичу Касиму городокъ Мещерскій (по народу мещеряки одного рода съ мордвою). и назвали тотъ городокъ Касимовымъ (теперь уёздный городъ Рязанской губерніи).

Въ то время кромъ сарайскаго царя было еще два царя татарскихъ: въ Крыму-крымский и въ Казани-казанскій: первымъ казанскимъ царемъ былъ Мамутект, сынъ того Улу-Махмета, который пльнилъ Василія Васильевича. Царевичъ Касимъ былъ братъ этого Мамутека. Когда по Мамутекъ сталъ править Казанью сынъ его, Ибрагимъ, тогда нъкоторые князья казанскіе прислали звать къ себт Касима. Пошелъ Касимъ въ Казань (1467) и взялъ съ собою рать великаго князя. Воротился назадъ съ неудачею: шли осенью, было и холодно и дождливо; кони умирали отъ того, что не было корма; люди впрочемъ пришли цёлы. Татары, чтобы отомстить, кинулись на Галичъ (Костромской губерніи), но города не взяли потому, что люди приготовились отбить ихъ; только пограбили села. Той же зимой послаль великій князь рать на черемист, подданныхъ казанскаго паря; а весною (1468) другую рать на

Казань. Рать эта собралась въ Вяткѣ и только-что они вышли изъ Вятки, какъ пришли на Вятку татары и вятчане покорились имъ. Пограбили воеводы землю татарскую и возвратились; приступать къ Казани и не думали—такъ мало было у нихъ войска.

Весною другаго года (1469) велёлъ великій князь собираться большой рати въ Нижнемъ-Новгородъ и идти на судахъ къ Казани; изъ Москвы пошли не только дворяне великаго князя, но и купцы московскіе. Изъ Москвы рать шла Москвой рікою въ Оку; изъ Коломны и Мурома — Окою; изъ Владиміра и Суздаля — Клязьмою; изъ Ярославля, Костромы и другихъ городовъ волжскихъ — Волгою; а другую рать послаль великій князь съ Устюга и Вологды въ Вятку. Стали воеводы звать съ собою вятчанъ. А вятчане привыкли не слушаться никого и жить на своей воль: «Изневолиль насъ царь — сказали вятчане воеводамъ-объщали мы непомогать ни царю на великаго князя, ни великому князю на царя.» Быль въ то время на Вяткъ казанскій посоль, вернулся онъ въ Казань и сказалъ тамъ, что пдетъ на Казань рать московская. Сошлась тёмъ временемъ вся судовая рать въ Нижнемъ; а воеводою надъ ними поставленъ былъ Константинг Беззубцесг. Здёсь въ Нижнемъ получена грамата съ Москвы, чтобы Константинъ послалъ охотниковъ грабить казанскія мъста, а самъ бы оставался въ Нижнемъ. Собралъ онъ всёхъ воеводъ, что были съ нимъ, прочелъ имъ грамату и спросиль, кто хочеть идти воевать татаръ, пусть идетъ, только къ Казани не ходить. «Всъ пойдемъ на окаянныхъ татаръ за святыя церкви н

за государя нашего!» закричали собравшіеся; вск и пошли, а воевода Беззубцевъ остался въ Нижнемъ. молебенъ, выбрали воеводу себъ и въ Отслужили двое сутокъ приплыли къ Казани, на ранней заръ и тотчасъ кинулись на посадъ. Затрубили въ трубы; татары еще не опомнились со сна, какъ наши кинулись на нихъ, стали бить и брать въ полонъ, а дома жечь. Много татаръ съ женами и дътьми заперлись со всёмъ именіемъ въмечетяхъ и тамъ сгорели. Наши, высвободивъ русскихъ полоняниковъ, отощли на островъ. Семь дней они отдыхали туть, а сюда пришель къ нимъ изъ Казани русскій пленникъ и сказалъ, что идетъ на нихъ царь Ибрагимъ со всею своею ратью. Распорядились воеводы отослать большія суда съ молодыми людьми къ острову на Волгъ, только не велёли имъ ходить въ узкое мёсто, чтобы не доставали ихъ стрвлы конныхъ татаръ съ берега. Не послушались молодые люди и удалось имъ отбиться отъ татарскихъ стрвлъ; отбились и остальные воеводы, прогнали татаръ до самой Казани и стали на островъ въ 30-ти верстахъ отъ города. Сюда пришелъ къ нимъ изъ Нижняго Беззубцево и тотчасъ послалъ звать на помощь вятчанъ. Отказали вятчане: «Коли пойдутъ братья великаго князя, такъ и мы пойдемъ!» отвъчали они. Простояль Беззубцевь подъ Казанью почти мъсяцъ, стало ему недоставать корма и пошелъ онъ назадъ въ Нижній. Дорогой встратилась имъ вдова царя Касима, который тогда уже умеръ. Прежде она была за царемъ Мамутекомъ (у татаръ можно вдовъ одного брата выходить за другаго) и царь Ибрагимь быль ея сынь. «Отпустиль меня великій князь кь

сыну — говорила царица воеводамъ — съ добрымъ словомъ; теперь не будетъ между ними лиха. Повърили воеводы и поъхали безъ опасенія вверхъ и остались ночевать въ 40-ка верстахъ отъ Казани. Поутру (день былъ воскресный) отслужили объдню; вдругъ пришли татары и едва отбились отъ нихъ русскіе воеводы. Осенью послалъ великій князь братьевъ на Казань. Заняла русская рать всю ръку и отръзала городъ отъ воды. Смирился царь Ибрагимъ и подчинился великому князю. Тогда рать русская ушла съ миромъ.

Только что уладились дела казанскіе, какъ великому князю пришлось смирять Новгородъ. Новгородцы издавна привыкли выбирать себѣ князей. Покуда въ Русской Землъ князей было много, новгородцамъ легко было всегда найти такого, который бы пошель къ нимъ въ князья и когда были недовольны одни, легко было на его мъсто найти другаго. Такъ какъ по одиночкъ каждый князь былъ слабъе богатаго и сильнаго Новгорода, то имъ легко было отбиваться отъ великаго князя. Только темъ и смиряли ихъ встарину князья володимірскіе, самые сильные изъ соседей Новгорода, что запруть подвозъ хлеба: хлебъ въ неплодородныя места новгородскія шель съ низу по Волгь, а на волжскихъ притокахъ и на верховъ самой Волги владъли князья володимірскіе. Въ такой невзгоді искали новгородцы какого-нибудь храбраго князя, который обороняль бы ихъ отъ сильнаго сосъда и опять все шло по старому. Такъ и привыкли новгородцы владъть сами собою и всъ свои дъла ръшать на въчъ

(сходкв). На томъ ввчв кто побогаче, набереть себв тёхъ, кто победнее: кто ему долженъ, того и подкупить и стануть они кричать, что ему угодно. И такъ дело доходило до драки, потому что для всякаго дъла нужно было общее согласіе; оттого несогласныхъбили, а иногда и убивали. Плохо приходилось жить бёднымъ; зато богатымъ было хорошо, и ссорились они между собою и смотрели только какъ бы имъ было хорошо. Увидали теперь новгородскіе бояре бълу себъ неминучую: московские великие князья усиливаются, подчиняють себъ удъльныхъ и никакъ ужъ недадутъ новгороднамъ жить по прежнему. Задумались бояре и рёшили поддаться великому князу литовскому Казимиру, который быль и королемъ польскимъ. Думали они, что Казимиръ за то, что они сами подчинились ему, сохранить то, что они напишуть въ граматъ и имъ будетъ хорошо жить съ нимъ; а если и станетъ не хорошо, то еще можно будеть поторговаться съ Москвою. Къ тому же Казимиръ силенъ и потому думали они, что онъ оборонить ихъотъ Москвы. Была въ то время въ Новгородъ Мароа, вдова посадника Борецкаго (посадникъ въ Новгородъ выбирался изъ людей богатыхъ: онъ вмаста съ княземъ судилъ, велъ рать на войну, и безъ князя правилъ народомъ: стало-быть былъ самымъ важнымъ человъкомъ). Въ домъ этой Мароы собирались всё тё, кто боялся силы московскаго государя и толковали, какъ бы избавиться отъ его власти. Тёмъ временемъ умеръ въ Новгороде архіепископъ; новгородны положили по старому обычаю три жребія на престоль въ соборной церкви св. Софіи: чей жребій останется, того и считали выбраннымъ. На этотъ разъ остался жребій Өеофила. Послали въ Москву просить позволенія прівхать Оеофилу ставиться къ митрополиту, великій князь позволиль, хотя и сердить быль на Новгородь. Новгородцы захватили тъ земли, которыя по старымъ граматамъ считались княжескими, приходили толною на дворь великокняжеского нам'ястника, безчестили его и дълали другія безчинства. Когда прітзжалъ въ Москву посадникъ новгородскій по разнымъ деламъ, великій князь говориль ему объ этихъ непорядкахъ: «Мий объ этомъ Великій Новгородъ не наказываль», угрюмо отвѣчалъ посадникъ. Разсердило это Ивана Васильевича, только решился онъ посмотреть, что будеть, и потому позволиль Оеофилу прівхать въ Москву.

Когда прівхали назадъ послы отъ великаго князя, въ Новгородь началось волненіе. Мароа и друзья ея наняли крикуновъ, которые пошли кричать на въчъ: «Не хотимъ за великаго князя московскаго, не хотимъ за казимира!» Другіе же въ то время кричали: «Хотимъ за великаго князя!» И стали мароины наемники кидать каменьями въ тъхъ, кто былъ за великаго князя. Напрасно многіе старики и самъ нареченный архіепископъ уговаривали новгородцевъ не начинать новаго дъла; ихъ не послушали и послали пословъ къ Казимиру сказать: «Мы, вольные люди новгородцы, челомъ бъемъ тебъ, честному королю. Будь государемъ Великому Новгороду и намъ господиномъ; пришли намъ князя отъ себя и дозволь

поставиться нашему архіепископу у кіевскаго митрополита»; а въ Кіевъ быль—какъ уже сказано—въ то время особый митрополитъ. Радъ былъ Казимиръ, написалъ грамату, въ которой наобъщалъ новгородцамъ всёхъ льготъ, какихъ они хотъли, и прислалъ къ нимъ намъстникомъ князя Михаила Олельковича. Не долго князь Михаилъ пробылъ въ Новгородъ; скоро умеръ братъ его князь кіевскій и онъ уъхалъ въ Литву искать кіевскаго княженія, да еще по дорогъ ограбилъ Русу; но пока былъ онъ въ Новгородъ, только и видъли отъ него новгородцы, что должны были кормить и поить его и его людей, да готовить имъ дары. Другой помощи новгородцы отъ короля не дождались и пришлось имъ однимъ отбиваться отъ великаго князя.

Темъ временемъ великій князь, выжидая, что сдёлають новгородцы, послаль въ нимъ сначала грамату увъщательную отъ митрополита, а потомъ отправиль своего посла сказать: «Къ датинству не приставайте, покайтесь передо мною; а я готовъ держать васъ по старинъ». Не послушали новгородцы ув'тщаній. Наступило літо: літомъ обыкновенно къ Новгороду не было прохода отъ болотъ. Новгородцы это знали и оттого, можетъ быть, особенно упрямились; но на беду ихъ начались такія засухи, что болота пересохли и путь открылся. Тогда великій князь самъ двинулся съ ратью къ Новгороду, а другую свою рать послаль въбогатую новгородскую область, Двинскую, куда новгородцы еще прежде послали своего воеводу князя Шуйскаго. За Двинскую область они потому стояли, что здёсь

были большія земли у всёхъ богатыхъ бояръ и черезъ эту землю получаль Новгородъ сибирскіе мёха и серебро. Жаль было новгородцамъ разстаться съ такимъ золотымъ дномъ. Снарядивъ рать, послалъ великій князь и во Псковъ; онъ зналъ, что исковичи не любятъ новгородцевъ, которые все хотёли совсёмъ подчинить себё Псковъ. Псковичи хотёли-было помирить новгородцевъ съ великимъ княземъ и просили новгородцевъ пропустить ихъ посла черезъ свою землю. Не согласились новгородцы и исковичи повёстили ихъ, что идутъ съ великимъ княземъ.

Помолился великій князь въ московскихъ соборахъ, благословился у митрополита, и пошелъ изъ Москвы, а впередъ себя послалъ воеводу своего, князя Холмскаго, и велёлъ ему воевать новгородскія мёста около Русы по сю сторону озера Ильменя. Воеводы сожгли Русу и двинулись дальше по берегу озера. У деревни Корыстыни пришла на нихъ судовая рать новгородская и тихо высадилась на берегъ. Воеводы не ждали нападенія; но сторожа зам'тили новгородцевъ; поднялась тревога и началась битва. Москвичи разбили новгородцевъ: много ихъ было побито, много утонуло въ рѣкѣ. Снарядили новгородцы другую рать и послади ее съ дътьми мароиными къ Шелони, чтобы встрътить тамъ псковичей, а сами, чтобы отвести глаза москвичамъ, послали къ великому князю просить опаса (граматы для безопасного пробзда) своимъ посламъ; но имъ не удалось обмануть. Великій князь вельль Холмскому, возвратившемуся-было къ Русь, идти на р. Шелонь для встръчи со пскови-

чами. Пошелъ Холмскій, — пришли и новгородцы; ихъ было 40,000, а москвичей всего 4,000 человъкъ; остальные разошлись по окольнымъ мъстамъ за добычею. «Братья! пришло намъ время послужить великому государю! Хоть бы ихъ было 300,000, все же намъ нужно биться съ ними за правду своего государя», сказалъ Холмскій своей рати, когда узналъ о приход'в новгородцевъ. Новгородцы вышли изъ судовъ и стали за ръкою. По утру на другой день москвичи вплавь перешли ръку и перешли счастливо: какъ ни крутъ берегъ, какъ ни быстрарѣка, но никто не утонуль. Когда началась битва, изъ новгородцевъ бились только пішіе, которые пришли на судахъ, а конная рать не билась: полкъ архіепископа (новгородскій архіепископъ быль такь богать, что изъего людей собирался цёлый полкъ) отказался биться и говорилъ: «Владыка послалъ насъ противъ исковичей, а на великаго князя не велёлъ подымать рукъ»; не бились многіе и изъ богатыхъ, которые были въ конной рати, ссылаясь на усталость коней. Все-таки новгородцы чуть не прогнали москвичей за ръку, если бы не подосивли татары, служившее въ рати московской, и стоявшіе въ засадь. Сильно побиты были новгородцы и много ихъ попало въ полонъ; пленены и сыновья Мароы. Перепугались въ Новгородъ и послади сказать королю Казимиру: «Садись на коня!» да не добхалъ до короля ихъ посланный: повхаль онь чрезъ землю нвмецкую и задержали его нъмцы. Узналъ о томъ великій князь, распалился гивномъ и велълъ переказнить пленныхъ новгородцевъ. Еще сильнъе перепугались въ Новгородъ: разставили сторожей по стънамъ и башнямъ, сожгли посады; но въ городъ сдълался голодъ; ржи и не вывозили на торгъ; былъ только ишеничный хлѣбъ, который могли покупать одни богатые, да и того было мало; тогда начали роптать бъдные на богатыхъ: «Это вы привели великаго князя на Новгородъ». А тъмъ временемъ узнали, что и на Двинъ новгородцы разбиты. Пришлось мириться: послали къ великому князю владыку Феофила. Помиловалъ ихъ великій князь, взялъ съ нихъ 15,000 руб. окупа, оставилъ имъ до времени старые порядки, а самъ возвратился въ Москву. Послъ смиренія Новгорода великій князь послалъ свое войско въ землю Пермскую, которая платила дань Новгороду и подчиниль ее себъ.

Въ концъ 1472 года пышно праздновали въ Москва вторую свадьбу великаго князя. Невастою была греческая царевна Софъя Ооминишна. Турки взяли Цареградъ и убили дядю ея, императора Константина. Послъ того Турки кинулись на владъніе ея отца въ нынёшнемъ греческомъ королевстве. Отецъ ея, въ Вталію и нашель убѣжище въ Римѣ, у напы: мы уже знаемъ, что по флорентинскому собору, греки соединили церкви. Когда княжна выросла, папа сталь ей искать жениха. Тогда-то вспомнили въ Римъ, что русскій государь становится все сильнье и сильнье; подумаль папа, что если онъ женится на княжнь греческой, то пойдеть вмысть съ другими государями выгонять турокъ, которыхъ тогда сильно боялись въ Европъ, боялся и папа. Султанъ турецкій объщалъ придти въ Римъ и кор-

мить коня въ церкви св. Петра. Къ тому же подумалъ напа, что княжна можетъ уговорить своего мужа принять - какъ приняли всв ея родные - соединеніе съ латинскою церковью; онъ не зналъ только того, что въдушъ княжна оставалась православною. Подумалъ все это нана и въ Москвъ явились послы, которые предложили великому князю руку царевны. Это было въ 1469 году. Обрадовался великій князь, созваль на совъть митрополита и боярь, и всъ совътовали ему призвать невъсту. Князь великій не хотълъ однако ръшиться, пока не узнаетъ черезъ своего посла о невъстъ и послалъ въ Римъ Ивана Фрязина (итальянца). Этотъ Фрязинъ привезъ съ собою портреть княжны. Тогда уже великій князь отправиль за нею посольство. Съ княжною повхаль панскій посолъ (легатъ), передъ которымъ - по обычаю римскому — несли литой серебряный крестъ. Изъ Рима княжна вхала сухимъ путемъдо Любека (въ Германіи), здёсь сёла на корабль и пріёхала въ Ревель, которымъ тогда владели немецкие рыцари. Немцы, постоянно торговавшіе съ Новгородомъ, пышно угостили будущую государыню русскую. Отсюда посланъ гонецъвъ Москву, съ извъстіемъ объ ея благополучномъ прибытіи; а въ Дерпт (Юрьев в) привътствовалъ ее русскій посолъ. Первымъ русскимъ городомъ, гдё она остановилась, быль Псковь. Исковичи заране знали объ ея прівздв и готовились къ пріему: сытили меды, собирали кормъ и выслали на озеро Чудское на встръчу княжнъ нъсколько лодокъ. Когда прівхала Софья Ооминишна, то псковичи налили меду и вина въ кубки и золоченные роги, подошли къ ней и уда-

рили челомъ. Княжна приняла ихъ ласково и, ствши съ ними въ лодку, повхала по озеру. Во исковскомъ Печерскомъ монастырѣ остановилась она отдохнуть и отсюда, переодъвшись въ царское платье, повхала во Псковъ. Передъ городомъ встрътили ее священники съ крестами и горожане. Въ городъ пошла она по церквамъ. Пять дней пробыла она во Исковь и, прощаясь, сказала: «Хочу вхать теперь къ государю своему и вашему, а васъ всёхъ благодарю за честный пріемъ, за хлібь, за вино и за медъ. Когда дасть Богь буду въ Москвв, и вамъ что будеть нужно, всегда готова просить за васъ государя». Съ честью проводили ее исковичи до своего рубежа. Изъ Искова выбхала она октября 17-го, а только 12-го ноября прівхала въ Москву; всюду по дорогв ее принимали съ честію. Когда стала вняжна подъбзжать къ Москвъ, услыхаль великій князь, что передъ посломъ несутъ литой крестъ латинскій и сталь онъ совътоваться съ боярами и митрополитомъ, и сказалъ ему митрополитъ: «если это позволишь, то онъ войдетъ въ одни ворота, а я, отецъ твой, выйду въ другія». Послушался его веливій князь и запретиль нослу нести передъ собою крестъ. Съ честью въбхала царевна въ Москву, а скоро была и сваньба.

Когда Иванъ Васильевичъ началъ государствовать, Москва была еще городъ небольшой и весь деревянный, даже государь жилъ въ деревянныхъ налатахъ. Каменныя стъны кремлевскія, которыя построены при Дмитріъ Донскомъ, обвалились: такъ ненскусны были каменщики, строившіе ихъ; пробова-

ли строить каменную церковь Успенія, да только что довели до-верха, какъ и она повалилась. Потомуто когда царевна прівхала изъ Пталін, вызваль оттуда великій князь архитекторовъ и разныхъ другихъ мастеровъ: Италія была тогда самою богатою землею и были тамъ самые искусные архитекторы. Изо всёхъ пріёхавшихъ самый лучшій быль Аристотель (онъ построиль Успенскій соборь). Самъ онъ училъ нашихъ каменьщиковъ, какъ обжигать кирпичь, какъ приготовлять известку; образцомъ для этой церкви вельль ему князь великій взять церковь во Владиміръ. Тогда же выстроены были и другіе два собора московскіе: Архангельскій и Благовышенскій; выстроены были ствны кремлевскія и дворецъ великаго князя (это начало теперешняго теремнаго дворца); выстроена была славная грановитая палата, гдь до сихъ поръ государи наши кушають посль коронаціи. Пошли строить каменныя хоромы и прочіе москвичи и скоро Москва золотоверхая сділалась лучшимъ городомъ въ Русской Земль. Государь сильный и богатый, Иванъ Васильевичъ потомъ заведъ и пышный дворъ, и великолтиные пріемы пословъ, когда онъ сиделъ на троне въ парчевомъ платье, усыпанномъ драгоценными каменьями, въ короне мономаховой (о которой говорять, что она прислана греческимъ царемъ великому князю Владиміру Мономаху). Кругомъ комнаты, на лавкахъ, покрытыхъ шелковыми наволочниками, сидъли бояре въ дорогихъ нарядахъ и высокихъ мёховыхъ шапкахъ, а у трона стояли рынды (молодые дворяне) въ бёлыхъ атласныхъ кафтанахъ съ серебряными топорами въ

рукахъ. Иванъ же Васильевичъ первый выразалъ на печати двуглаваго орла, теперешній гербъ Россін; этимъ гербомъ печатали свои граматы цари греческіе. Все это было сдёлано по сов'ту съ великою княгинею, которая знала какъ все дёлалось въ Цареградь въ то время, когда тамъ владели еще православные цари. Понятно, все это заводилось мало по малу. Когда же царевна прівхала въ Москву, царь татарскій могь считать Ивана Васильевича своимъ данникомъ: еще не совсвиъ онъ отрекся отъ дани и въ Москву прівзжали послы и привозили басму (т. е. болвана ханскаго вийсто портрета), и эту басму должно было встрачать съ поклономъ за городомъ (на томъ мъстъ, гдъ встръчали эту басму. построили при Иванъ Васильевичъ церковь Спаса на Болвановкъ). Говорятъ, что Софья Ооминишна все скорбила о томъ, что послы татарскіе живуть въ Коемль и писала къ ханшь, что видъла сонъ и хочетъ по этому сну воздвигнуть церковь на томъ самомъ месте, где живутъ послы. Ханша согласилась: пословъ вывели, и съ тъхъ поръ не пускали въ Кремль. Лумать совсёмъ освободиться отъ татаръ еще было не время, надо было прежде окончательно смирить Новгородъ, и потому Иванъ Васильевичъ вошелъ въ союзъ съ царемъ крымскимъ Менгли-Гиреемъ, врагомъ царя сарайскаго, Ахмата. Этотъ Менгли-Гирей много помогалъ потомъ ему въ войнахъ и съ татарами, и съ поляками; а чтобы онъ не подумалъ измънить, Иванъ Васильевичъ принялъ къ себъ брата его Нордулата, котораго Менгли-Гирей выгналъ изъ Крыма. Онъ не отпускалъ отъ себя этого Нордудата и тѣмъ дѣлалъ удовольствіе своему союзнику; а въ случаѣ измѣны съ его стороны, готовъ былъ пустить Нордулата въ Крымъ. Такъ уменъ и остороженъ былъ Иванъ Васильевичъ.

Въ 1475 году повхалъ ведикій князь въ Новгородъ. Вхаль онъ цёлый мёсяцъ, останавливаясь въ Твери и въ разныхъ станахъ на пути, куда приходили къ нему съ поклономъ знатные новгородцы; архіепископъ беофиль встратиль его за 90 версть отъ города. Еще до въбзда въ городъ стали приходить къ нему черные люди новгородскіе, съ жалобою на своихъ бояръ. Жалобъ еще было больше въ самомъ городъ: богатые бояре новгородские сильно притъсняли черныхъ людей, живя на своей воль, и оттого черные люди искали прибъжища въ великомъ князъ. Такъ двъ улицы новгородскія пришли жаловаться на посадника Василья Онаньина и нъсколькихъ бояръ въ томъ, что они навхали съ своими людьми на эти двъ улицы, убили нъсколько человъкъ и пограбили имфнія на тысячу рублей. Великій князь назначиль жалобщикамъ судъ при архіенисконі и посадникахъ и вельть обидчиковь всёхь захватить, а награбленное на нихъ доправить. Стали просить владыка и посадники помиловать тёхъ обидчиковъ и сказалъ имъ великій князь: «Вёдомо тебё, богомольцу нашему, и всему Новугороду, сколько лиха дёлалось и прежде отъ этихъ бояръ, и тенерь делается; могу ли я ихъ за это лихо жаловать», и велёль отправить ихъ въ Москву, а съ ними и тъхъ, которые прежде приставали къ королю. Стали еще просить новгородцы: и великій князь смиловался, обидчиковъ имъ отдаль,

а измѣнниковъ своихъ не отпустилъ. Прожилъ онъ въ Новгородѣ больше двухъ мѣсяцевъ и пировалъ у владыки и бояръ, а тѣ посадники и тысячскіе и всякіе новгородскіе люди, которые не успѣли устроить пира для великаго князя, давали ему дары и великій князь принималъ ихъ милостиво. Послѣ этой поѣздки стали новгородцы пріѣзжать съ жалобами въ Москву, чего прежде никогда не бывало. До сихъ поръ новгородцы во всѣхъ своихъ уговорахъ съ великими князьями писали, чтобы князь великій судилъ въ Новгородѣ, потому что при судѣ всегда долженъ быть посадникъ; новгородцы находили, что свой человѣкъ лучше разберетъ, чѣмъ московскіе; но теперь очень ужъ сильно тѣснили ихъ свои бояре и стали они искать правды въ Москвѣ.

Въ томъ же году (1477 г.) пришли изъ Новгорода послы Назаръ, да Захаръ, и назвали они великаго князя, по ошибкв или въ самомъ делв имъ было такъ поручено, не господиномъ (какъ водилось прежде), а государемъ. По-новгородски, въ этихъ словахъ разница была большая: назвать государемъ значило отдаться въ полную волю великому князю; а новгородскимъ боярамъ сильно не хотълось разставаться съ своею властью. Послё этихъ словъ послалъ Иванъ Васильевичъ спросить у новгородцевъ: «Какого государства они хотять?» Новгородцы отвъчали: «Не посылали мы сътвмъ; все это ложь.» Сильный мятежь начался въ Новгородъ; стали убивать тъхъ, кои думали, что они радбють великому князю. Услыхаль объ этомъ великій князь, пошель къ митрополиту и сказалъ ему: «Не хотель я у нихъ государства, сами же они присылали ко мнв, а теперь запираются.» Благословилъ его митрополитъ идти на Новгородъ войною; то же посовътовали и бояре. Тогда сталъ великій князь собирать рать. Испугались новгородцы и послали просить позволенія прібхать къ нему архієпископу. Великій князь не отвъчаль ничего, а только велёль задержать посланнаго въ Торжкъ. Осенью онъ самъ пошелъ съ ратью къ Новгороду и стали на дорогъ приходить къ нему новгородцы проснться въ службу. Явились посланные отъ архіепископа и просили позволенія пріёхать самому владыкъ. Далъ это позволение великий князь; а тъмъ временемъ самъ все шелъ впередъ и послалъ ко исковичамъ сказать, чтобы и они выходили на ръку Шелонь. Въ Сытини (въ 30 верстахъ отъ Новгорода) архіенисконъ встрітиль великаго князя. «Государь! — сказалъ ему веофилъ — бъемъ тебъ челомъ. Положилъ ты гнъвъ на свою отчину, мечъ твой и огонь ходять по Новгородской землё и льется кровь христіанская. Смилуйся, государь, пощади! Бьемъ тебъ челомъ со слезами». То же говорили и посанники; велёль государь переговорить съ ними своимъ боярамъ. Стали новгородцы просить оставить ихъ волю по старинъ и отвъчали имъ на то бояре, по приказанію государеву: «Сами въдаете, что пришли въ Москву послы и назвали великаго князя государемъ, а нотомъ вы оттого отреклись и много другихъ неправдъ причинили вы, и не могъ болъе терпъть великій государь и пошель на васъ». Съ тъмъ и ушли новгородцы обратно. А тъмъ временемъ послалъ великій князь рать свою подъ городъ, чтобы

не допустить новгородцевъ жечь подгородныя слободы и монастыри; они хотёли-было сдёлать это, чтобы не было гдв остановиться московской рати. Вследъ за ратью и самъ великій князь подошель къ Новгороду. Затужили новгородцы, когда увидали, что городъ ихъ со всёхъ сторонъ обступила рать великаго князя и собрались они всё въ городъ и кромё каменныхъ стънъ, окружили еще посады свои стъною деревянною, по объ стороны ръки Волхова и на судахъ черезъ рѣку. Воеводою былъ у нихъ князь Василій Васильевичь Шуйскій. Увидаль великій князь, что городъ огражденъ крѣнко и что пойдти брать -- много надо пролить крови и положилъ обстунить его своею силою московскою, тверскою и исковскою: исковичи тоже подошли къ Новгороду. Стоять войска должны были до тёхх поръ, пока не сдастся городъ отъ голода: въ Новгородъ не было ни кому ни прохода, ни провзда, а въ станъ великаго князя возили исковичи и хлебь, и товары. Опять пришли къ нему и владыка, и новгородцы, просить о помилованін; велёль отвёчать имъ великій государь: «Если вы повинились и спрашиваете, какъ мы хотимъ владъть въ Новгородъ, то знайте, что мы хотимъ въ Новгородь такъ же владьть, какъ въ Москвь». Задумались новгородцы и опять пошли въ городъ и когда вернулись, то спросили: «Какіе порядки въ Москвъ? мы тёхъ порядковъ не знаемъ. Приказалъ государь боярамъ отвъчать: «Желаемъ, чтобы въчеваго колокола не было, посадниковъ не было: чтобы земли княжескія, которыя забрали бояре, воротились къ князю; остальныхъ земель мы не тронемъ, а судъ

будеть въ Новгородъ по старинъ.» Ириходили еще разъ новгородцы просить разныхъ льготъ; но великій князь отв'вчаль, что какь онь сказаль, такъ и будеть. Сильно замялся Новгородъ: иные хотъли биться съ великимъ княземъ; другіе хотёли покориться. Этихъ было больше потому, что въ городъ отъ тъсноты сдълался голодъ и моръ, да и многимъ надобло уже боярское своеволіе. Увидаль такое настроеніе и смуту воевода ихъ князь Шуйскій, сложиль съ себя присягу Новгороду и повхаль къ великому князю. Милостиво его приняль великій князь. Подумали еще новгородцы и 13-го января 1478 г. отворили ворота великому князю. Восемь недёль стоялъ Иванъ Васильевичъ подъ Новгородомъ. Въче уничтожено, посадники и тысячскіе тоже; в в чевой колоколь увезень въ Москву; туда же взята и Мароа, а также и тѣ новгородцы, которые были побуйнве. Устроиль великій князь дань и разные порядки въ Новгородъ и отписалъ къ себъ нъкоторыя изъ селъ монастырскихъ: въ то время у монастырей были свои села и были монастыри самыми богатыми помъщиками. Устроивши все въ Новгородъ, вернулся великій князь въ Москву. Въ 1480 г. попробовалибыло новгородцы, узнавши, что на Русь собирается царь Ахмать и что братья государевы недовольны имъ, онять завести у себя все по старому и владыка быль съ ними въ умыслъ. Узналъ это великій князь и пошелъ къ Новгороду, опять отмѣнилъ посадниковъ и тысячскихъ, а владыку привезъ съ собою въ Москву. Темъ и кончилось это дело.

Тёмъ временемъ собралъ царь Ахматъ всю свою

силу, списался съ королемъ польскимъ Казимиромъ и объщаль ему король Казимирь съдругой стороны войдти въ Русь. Повърилъ ему Ахматъ и пошелъ; шелъ онъ тихо, поджидая въстей отъ короля. Узнали о томъ въ Москвѣ и стали собирать рать и носылать ее въ Овъ, гдъ всегда переправлялись татары. У Серпухова ждалъ ихъ Ивано Ивановичо, старшій сынъ великаго князя и наслёдникъ его. Услыхалъ Ахматъ, что ждутъ его у Серпухова и повернулъ къ Угръ, чтобы пройдти литовскими землями и скоръе получить помощь отъ короля. Туда же велёль великій князь идти и своей рати съ сыномъ своимъ. Иванъ Васильевичь тёмъ временемъ помирился съ братьями и, благословясь у митрополита, посовътовавшись съ боярами и распорядясь кому оставаться въ Москвв, самъ пошелъ тоже въ Угрв (тогда границею была Угра, почти у самой Калуги; потомъ — мы увидимъ — удалось Ивану Васильевичу отодвинуть эту границу).

Ахматъ сталъ въ Воротынски (Калужской губерніи), тогда городѣ литовскомъ, ожидая помощи отъ короля; но королю было не до помощи: на землю Подольскую напалъ Менгли-Гирей крымскій, вѣрный союзникъ великаго князя. Не получивъ помощи, Ахматъ двинулся дальше и сталъ на берегу Угры противъ русскаго войска. Стали татары стрѣлять изъ-за рѣки и наши отбили ихъ отъ берега. Такъ стояли нѣсколько времени другъ противъ друга. Дѣло было въ октябрѣ, рѣка начала мерзнуть и великій князь велѣлъ войску своему отойти до Кременца, а самъ

пошелъ далее къ Боровску. Здесь — говорятъ — хотелъ онъ ожидать Ахмата, чтобы побить его.

Многіе жаловались на великаго князя, что онъ меллить сраженіемь; ростовскій архіепископь Вассіань писаль даже посланіе, въкоторомь уговариваль его биться. «Слышали мы—писаль владыка—что твои прежніе развращенные сов'ятники шенчуть теб'я въ уши льстивыя слова и совътують не противиться супостатамъ, но отступить и предать на расхищеніе волкамъ стадо Христово, въ немъ же тебя духъ святой поставиль, о, боголюбивый государь! Подумай только отъ какой славы въ какое безчестіе сводять они тебя и сколькимь народамь должно погибнуть и сколько церквей Божьихъ будетъ разорено и осквернено. Кто, каменосердый, не заплачеть о такой гибели? Убойся же и ты, пастырь! Куда же ты избёжишь и гдё воцаришься, погубивь свое стадо? Не слушай, государь, такихъ, которые хотятъ твою честь обратить въ безчестіе, твою славу въ безславіе; подражай преждебывшимъ прародителямъ своимъ, великимъ князьямъ, которые не только обороняли Русскую Землю отъ поганыхъ, но и иныя страны покоряли: я говорю объ Игоръ, Святославъ, Владиміръ, которые и отъ царей греческихъ брали дань и о Владимір'є Мономахі, который много разъ бидся съ половцами за Русскую Землю; другихъ ты самъ помнишь лучше меня. А достохвальный великій князь Дмитрій, прадёдь твой, какое мужество показаль онь за Дономъ надъ этими сыроядцами, что самъ бился напереди и не пощадилъ живота своего ради христіанъ. Подражай прадъду

своему и потщися избавить стадо Христово отъ мысленнаго волка и Господь, видѣвътвое мужество, поможетъ тебѣ покорить враги твои подъ ноги и будешь здравъ и невредимъ, потому что Богъ сохранитъ тебя и осѣнитъ главутвою въ день брани».

Какъ писалъ Вассіанъ, такъ думали многіе, и дивились: отчего великій князь не только не вступаетъ въ бой, но еще отходитъ все дальше. Вдругъ всё удивились: когда узнали, что Ахматъ бѣжалъ отъ Угры. Но великій князь зналъ, что это должно случиться и только тянулъ время: онъ послалъ Нордулата по Волгѣ на Сарай; Нордулатъ благополучно доплылъ и разорилъ пустой городъ. Узналъ объ этомъ Ахматъ и посиѣшилъ воротиться домой. На дорогѣ онъ былъ убитъ. Сыновья его блуждали по степи и съ тѣхъ поръ не вставало царство сарайское и Россія больше уже не платила дани татарамъ. Такъ заранѣе все предвидѣлъ и устроилъ Иванъ Васильевичъ.

Смиривъ Новгородъ и отделавшись отъ татаръ, великій князь выступилъ въ 1485 г. противъ соседняго княжества тверскаго. Князь тверской Михаилъ Борисовичъ, конечно, не былъ такъ силенъ, какъ некогда сильны были князья тверскіе, но все-таки онъ былъ опасенъ великому князю. Тверскіе князья не могли забыть того времени, когда они спорили съ московскими о томъ, кому владёть Русскою Землею. Ослушиваться открыто Ивана Васильевича онъ не смёлъ; однако переписывался съ Казимиромъ польскимъ. За то-то и пошелъ великій князь на него войною. Лишь только онъ обступилъ городъ, тверскіе бояре вышли къ нему на встрёчу и стали вступать

къ нему на службу, а князь Михаилъ бѣжалъ въ Литву. Иванъ Васильевичъ вступилъ въ городъ. Такъ кончилось тверское княжество.

Еще въ то время, какъ великій князь въ первый разъ ходилъ на Новгородъ, царь казанскій Ибрагимъ получилъ ложную вёсть, будто новгородцы разбили великаго князя и онъ самъ-четвертъ воротился въ Москву. Обрадовался этой въсти нарь Поратимъ и разорилъ землю Вятскую, за что великій посладъ на него войско: онъ помирился и князь объщался поступать какъ великому князю угодно. Когда онъ умеръ, два сына: Магметг-Аминь, мать котораго, по смерти мужа, вышла за Менгли-Гирея крымскаго, союзника Ивана Васильевича, и Ильгемъ, стали спорить между собою о томъ, кому быть царемъ. Магметт-Аминя великій князь приняль къ себъ, когда въ Казани одержалъ верхъ Ильгемъ, а за самимъ Ильгемомъ поручилъ присматривать своимъ посламъ. Началъ Ильгемъ владъть въ Казани, но казанцамъ многимъ сталъ несносенъ и великому князю не угодилъ. Въ 1487 г. пришли къ великому князю казанскіе мурзы (знатные, князья) и сказали ему: «Отпустили мы къ тебъ нашего царевича съ тъмъ, что если начнетъ нашъ царь обходиться съ нами лихо, то ты отпустишь къ намъ царевича; а ныньче, услыхавь объ этомъ, зазваль царь насъ къ себъ на объдъ и хотълъ перебить. Мы бъжали въ поле, а онъ погнался за нами». Тогда послалъ великій князь съ Магметъ-Аминемъ въ Казань рать свою судовую и конную, а воеводою даль этой рати князя Холмскаго. Вышелъ противъ нихъ царь Ильгемъ, но долженъ былъ уйдти назадъ въ городъ; остался только одинъ мурза Алгазый; много вреда онъ сдълалъ нашимъ, но и его прогнали за Каму. Три недъли стояли воеводы подъ Казанью; не разъ царъ выходилъ изъ города и всякій разъ прогоняли его. Напослъдовъ стало тъсно въ Казани. Вышелъ Илъгемъ и покорился. Носадили въ Казань Магметъ-Аминя, а Илъгема свезли въ Москву. Великій князь послалъ его жить на Вологду. Съ тъхъ поръ Казань стала зависъть отъ великаго князя, который началъ называться «государемъ болгарскимъ» (прежде на томъ мъстъ, гдъ было тогда царство казанское, жили Болгаре).

Тъмъ временемъ вятчане выгнали намъстника великовняжескаго и въ 1489 году послалъ Иванъ Васильевичь къ Хлынову (такъ звали тогда городъ Вятку) свою рать; туда же вельль приходить и казанскому царю. Всего войска было 64,000 человъкъ. Вятчане затворились въ городъ; видятъ однако, что неотстоять имъ и посылаютъ просить помилованія. «Цълуйте крестъ—послали имъ сказать воеводы и выдайте заводчиковъ измёны.» Подумали вятчане два дня и отвъчали, что не выдаютъ заводчиковъ. Тогда стали воеводы приступать къ городу: у города поставили плетень и велёли воинамъ сносить солому и бересту, чтобы зажечь тотъ плетень и спалить городъ (а городъ былъ, какъ тогда делали, деревянный). Испугались вятчане и вышли ихъ большіе люди бить челомъ и выдали заводчиковъ. Тёхъ заводчиковъ били кнутомъ и повъсили, а вятчанъ многихъ развели по городамъ; съ тъхъ поръ смирилась и Вятка.

Съ Казимиромъ польскимъ явной войны не было, а только старались оба государя, сколько можно, вредить другъ другу: Иванъ Васильевичъ постоянно посылаль на землю Литовскую крымскаго царя, которому за то давалъ то деньги, то подарки; а король подучаль детей ахматовыхь, но эти очень были слабы и потому не могли вредить. Въ Литвъ оставалось еще много русскихъ князей православной вѣры; государи литовскіе оставляли владіть ихъ въ тъх городахъ, которые достались ихъ отцамъ; тяжело было этимъ князьямъ жить подъ властію латинскихъ государей, которые, сколько могли, вредили православію сътёхъ поръ, какъ Ягайло женился на Ядвигъ и принялъ католичество: православнымъ не давалъ никакихъ должностей и даже иногда позволяль принуждать принять латинство. При король Казимирь запрещено было даже строить новыя православныя церкви и починять ветхія. Князья же, особенно тъ изъ нихъ, у которыхъ владънія были близъ границъ московскихъ: Одоевские (Одоевъ Тульской губерніп), Бълевскіе (Бѣлевъ тоже), Воротынскіе (Воротынскъ, Калужской губерніи) и др., начали другъ за другомъ переходить на службу московскаго государя. Казимиръ жаловался на это Ивану Васильевичу. «Князья племени владимірова вельль ему отвъчать великій князь-служили Литвъ добровольно и потому, когда хотять, могуть возвратиться со своими отчинами въ свое отечество!» Въ 1492 году умеръ Казимиръ и Литва отдълилась

отъ Польши: литовцы выбрали своимъ княземъ одного изъ сыновей казимировыхъ, Александра, а поляки-другаго, Яна-Ольбрехта. Когда такъ отдълилась Литва отъ Польши, воевать стало легче и Иванъ Васильевичъ послалъ сказать Менгли-Гирею: «Король умеръ, остались послѣ него дѣти, такіе же Москвъ и Крыму недруги; пусть ханъ не миритсясъ ними, а сядеть на коня; великій князь тоже сядеть.» Вслёдь за тёмъ русскіе воеводы пошли на литовскіе города. Въ Литвъ испугались и стали подумывать о мирь; а для того, чтобы мирь быль прочень, надумались женить великаго князя литовскаго, Александра, на дочери великаго князя Ивана Васильевича. Великій князь требоваль, чтобы прежде заключенъ былъ миръ, а потомъ говорили о свадьбъ. Такъ и сдёлали, и когда заключили миръ, прівхали въ Москву послы литовскіе и обручили дочь великаго князя, Елену, съ литовскимъ государемъ. Отпуская дочь въ Литву, Иванъ Васильевичъ требовалъ отъ зятя, чтобы онъ не принуждалъ свою супругу перемёнять вёру, а самой Еленё даль такое наставленіе: «Въ латинскую божницу не ходить; а захочешь посмотръть латинскую божницу и на монастырь, посмотръть тебъ одинъ или два раза, а больше не ходить; а когда будеть въ Вильнъ королева, свекровь твоя, и пойдетъ въ свою божницу и станетъ звать съ собою, то проводить ее до дверей, а самой вѣжливо отпроситься въ свою церковь.» Кромѣ того посламъ русскимъ наказано было требовать, чтобы во дворцѣ великаго князя литовскаго построена была для Елены православная церковь. Александръ на

нервыхъ же порахъ пошелъ противъ воли своего тестя: вънчали ихъ въ латинской церкви и вънчалъ латинскій еписконь; русскій архимандрить только присутствовалъ при вънчаніи, - служить ему не позволили; изъ православныхъ служилъ только священникъ. Церковь Александръ не построилъ, отговариваясь тёмъ, что великая княгиня можетъ ходить и въ приходскую; русскихъ, которые были съ нею, выслалъ мало по малу изъ Литвы и старался всячески уговорить ее принять латинство или хоть унію, потому что папа хотя и позволиль ему жениться на православной, но наказываль стараться обращать ее въ латинство. Все это не нравилось Ивану Васильевичу и онъ началъ непріятную переписку съ зятемъ и какъ ни старалась Елена помирить ихъ (чтобы не быть причиною ссоры, она старалась увёрить отца, что ей хорошо, но отецъ не върилъ) — ссора разгоралась все больше и больше, и черезъ шесть лётъ послё брака началась новая война съ Литвою.

Тёмъ временемъ Иванъ Васильевичъ старѣлся; старшій сынъ его отъ первой жены, Иванъ Ивановичь, котораго онъ очень любилъ и при жизни своей объявилъ великимъ княземъ, умеръ еще въ 1490 году. Онъ заболѣлъ какою-то болѣзнію въ ногѣ. Лекаръ Леонъ, родомъ изъ жидовъ, взялся его вылѣчить, сталъ давать ему зелія внутрь и прикладывать къ ногѣ стклянки съ горячею водою. Молодому князю сдѣлалось хуже и онъ умеръ. Разгнѣвался великій князь и велѣлъ сжечь лѣкаря. Послѣ Ивана Ивановича осталась молодая жена съ сыномъ Дмитріемъ.

Этого-то Лмитрія захотыть Иванъ Васильевичъ сдівлать своимъ паслъдникомъ. Не понравилось это Софь в Ооминишнь; захоть ла она, чтобы государемь быль сынь ея Василій и видя, что великій князь настаиваетъ на своемъ, стала она собирать у себя бабъ-колдуній (тогда върили въ то, что можно приворожить къ себъ человъка); а у сына ея стали собираться недовольные великимъ княземъ и сговариваться погубить Дмитрія. Узналь все это великій князь, и разгитвался. Сына и жену посадилъ подъ стражу, заговорщиковъ казнилъ, а внука задумалъ вънчать на царство. 4-го февраля 1498 года увидала Москва небывалое дотоль торжество царскаго вънчанія. Въ Успенскомъ соборь, гдв литургію совершалъ митрополитъ съ пятью епископами, вънчанъ былъ Дмитрій на царство: митрополить подалъ великому князю бармы (оплечіе) и вінецъ мономаховъ; Иванъ Васильевичъ самъ надёлъ ихъ на внука и при этомъ сказалъ ему: «Внукъ Дмитрій! я пожаловаль и благословиль тебя великимь княжествомъ; а ты имъй страхъ Божій въ сердцъ, люби правду, милость и пекись о всемъ христіанствъ.»

Не долго Елена съ сыномъ пользовалась милостію великаго князя: въ слёдующемъ году казнены были нёкоторые самые знатные бояре, въ числё ихъ сынъ того Ряполовскаго, который нёкогда спасъ великаго князя. Всё видёли казнь и не знали за что казнены бояре. Говорятъ, будто великій князь узналъ, что они оговорили передъ нимъ жену и сына. Вслёдъ за тёмъ Софья Фоминишна и Василій Ивановичъ были освобождены; сына великій князь назвалъ госу-

даремъ новгородскимъ и исковскимъ. Испугались исковичи, что опять наступятъ времена кровавыхъ браней и прислали въ Москву пословъ бить челомъ великому князю: «Который будетъ великій князь на Москвѣ, тотъ бы былъ и у насъ государемъ.» Разгиѣвался великій князь исказалъ посламъ: «Развѣ я не воленъ въ своемъ внукѣ и своихъ дѣтяхъ? Кому хочу, тому и дамъ княжество», и велѣлъ посадить исковичей въ тюрьму. Съ тѣхъ поръ онъ пересталъ быть ласковымъ ко внуку и въ 1502 году посадилъ и его и мать въ тюрьму, а сына объявилъ великимъ княземъ.

Товорятъ, что гивву великаго князя на невъстку помогло еще двло о новгородскихъ еретикахъ, которыхъ звали жидовствующими.

Въ то время, какъ Новгородъ собирался отложиться отъ Руси и призваль къ себъ литовскаго князя Михаила Олельковича, съ нимъ прітхалъ въ Новгородъ жидъ Схарія. Этотъ Схарія поселился въ Новгородъ и занялся торговлею. Такъ какъ въ то время въсами на базарахъ распоряжалось духовенство, то онъ познакомился съ нъсколькими священниками и діаконами. Онъ быль очень уменъ, а новые знакомые его были въ въръ нетверды, и сталъ онъ сбивать ихъ съ толку: говорилъ имъ, что Христосъ быль человекъ, что Тронцы Святой нетъ и всякія такія ереси. Чтобы больше привлечь къ себъ народа, еретики съ виду казались благочестивыми и только тёхъ учили по-своему, въ комъ видёли склонность. Когда въ 1480 году Иванъ Васильевичъ мосътилъ Новгородъ, двое еретиковъ, Діонисій и Алексти такъ понравились великому князю, что онъ взялъ ихъ съ собою въ Москву и сдёлалъ Діонисія священникомъ въ Архангельскомъ соборѣ, а Алексъя въ Успенскомъ. Въ Москвъ они нашли новыхъ учениковъ и сама Елена очень полюбила ересь; присталъ также къ ереси симоновскій архимандрить Зосимъ. Въ Новгородъ тъмъ временемъ архіепископомъ сдъладся Геннадій. Нікоторые еретики съ-пьяна проболтали о своемъ ученіи. Геннадій написалъ къ митрополиту, а митрополитъ не счелъ этого важнымъ. Умеръ митрополитъ Геронтій, Иванъ Васильевичъ сдълалъ митрополитомъ Зосиму, не зная, что и онъ еретикъ, не зналъ этого и Геннадій и написалъ къ нему письмо. Зосима какъ ни хотълъ защитить своихъ, но дёло пошло въ огласку, собрали соборъ, который и проклядъ еретиковъ. Но тайные еретики все-таки оставались и привлекали къ себъ новыхъ учениковъ. Геннадій не зналъ что дёлать, сталь искать помощника и нашель преподобнаго Іосифа Волоцкаго.

Іосифъ былъ изъ богатаго семейства, но рано возлюбилъ жизнь монастырскую, потому что его на восьмомъ году отдали учиться грамотъ въ *Крестовоздвиженскій* монастырь, въ Волоколамскъ. Въ годъ онъ выучился хорошо читать и писать, и прилъпился къ чтенію. До 20-ти лътъ онъ провелъ въ монастыръ бъльцомъ и потомъ пошелъ искать монастыря постричься и обратился къ св. *Пафнутію Боровскому*, строгому подвижнику. Здъсь онъ постригся. Строгому старцу понравился молодой человъкъ по его ревности къ дъламъ благочестія. Умирая, Паф-

нутій назначиль его по себь игумномь. Одно только не нравилось Іосифу въ монастыр Боровскомъ: старцы работали вмъсть, но что получали за работу, то каждый берегь у себя. Задумаль Іосифъ завести въ монастыръ общежитие. Старцамъ это не понравилось. Нашлись только немногіе, которые согласились съ игумномъ. Тогда Іосифъ тайно ушелъ изъ обители и пошель по разнымъ монастырямъ, не выдавая своего имени и высматривая какія гдѣ правила общежитія. Тѣ, кто не любиль его, хотѣли было назвать новаго игумна; но великій князь запретиль это. Когда Госифъ воротился, то опять созваль монаховъ и онять говориль о томъ, что надо ввести общежитіе. Сильно заспорили съ нимъ иноки и онъ, взявши тъхъ, на которыхъ надъялся, ушелъ съ ними въ Волоколамскъ, гдв и основалъ новый монастырь; въ этомъ монастырв завелъ строгое общежите. Самъ подаваль примёръ во всёхъ трудахъ, а деньги, которыя были въ монастырь, шли на бъдныхъ.

Строгій старецъ съ любовью поспѣшилъ на призывъ Теннадія. Много онъ говорилъ великому князю объ еретикахъ и Зосима былъ сведенъ съ митрополичьяго престола: но еретики не успокоились; за нихъ сильно стояла Елена. Когда Дмитрій былъ назначенъ наслѣдникомъ, еретики опять подняли голову. Тутъ-то — говорятъ — удалось Іосифу помочь Софъѣ и Василію Ивановичу; но хотя Елену съ сыномъ заточили, и многихъ бояръ казнили, все-таки еретики были такъ сильны, что имъ удалось оклеветать Геннадія и лишить его сана. Только при Васильъ Ивановичъ собранъ былъ новый соборъ, на ко-

торомъ еретиковъ опять прокляли и нѣкоторыхъ казнили. Тогда думали, что это лучшее средство противъ ереси; забывали только, что никогда оно не удавалось: еретики скрываются, а не обращаются; только проповѣдью можно заставить человѣка отказаться отъ ереси.

Пока въ Москвъ творились всъ эти дъла, война съ Литвою опять возобновилась. Иванъ Васильевичъ жаловался, что у дочери его небыло церкви, какъ ей объщали, и что православнымъ дурно жить въ Литвъ. И точно, когда татары убили кіевскаго митрополита Макарія, Александръ сдёлалъ митрополитомъ смоленскаго епископа Іосифа, который не горячо стояль за православіе и, говорять, самъ сносился съ напою: «Что делается въ Литве? — писалъ великій князь Иванъ Васильевичъ къ зятю-строять латинскія божницы въ русских в городах в; отнимають жень у мужей, дётей у родителей и силою крестять въ законъ римскій. Это ли называется не гнать въры?» Оттого многіе князья русскіе, которые еще держались за литовскаго великаго князя, переходили къ московскому; перешли даже внуки Шемяки и его върнаго помощника, князя Ивана Андреевича Можайскаго. Тогда Иванъ Васильевичъ объявиль затю войну и послаль въ Литву две рати: ко Мденску (Орловской губернін) и Серпейску (Калужской) съ царемъ казанскимъ Магметъ-Аминемъ; а другую съ бояриномъ Захарынымо (праотцемъ царя Михапла Федоровича Романова) и княземъ Даніилома Щенею — къ Дорогобужу (Смоленской губерніп). Города одинъ за другимъ сдавались русскимъ воеводамъ. Когда князь Щеня пришелъ къ Дорогобужу, онъ сталъ на ръкъ Ведрошъ, на широкомъ полъ. Противъ него большое литовское войско велъ князь Константинг Острожскій. Лишь только пришли литовскія войска, часть войскъ московскихъ отступила за ръку, чтобы заманить. Началась битва; долго одно войско не уступало другому; вдругъ вышелъ изъ засады московскій отрядъ, стоявшій за лъсомъ, и кинулся на непріятеля. Литовцы побъжали; болье восьми тысячъ легло на мъстъ. Самъ Острожскій съ знативйшими воеводами взятъ въ ильнъ и свезенъ въ москву. Радостно отпраздновалъ великій князь такую побъду и послалъ спросить воеводъ о здоровь (въ старину это было большою наградою).

Тяжко было Александру вести войну съ Иваномъ Васильевичемъ даже и тогда, когда по смерти брата (1501 г.) сдёлался онъ королемъ польскимъ, и тяжело было потому, что большая часть изъ православныхъ, покоренныхъ Литвою, радъли московскому православному государю, такъ-какъ епископъ виленскій Таборг выпросиль себ' у папы право смертью казнить еретиковъ (такъ они называютъ православныхъ). Сталъ тогда Александуь искать себъ союзниковъ на сторонъ: первымъ былъ братъ его Владислава, король чешскій и венгерскій (об'в эти земли теперь за австрійскимъ императоромъ), но онъ помогаль только тёмъ, что присылаль пословь къ Ивану и старался помирить его съ братомъ. Искалъ Александръ помощи у дътей Ахмата, бывшаго царя сарайскаго, да Менгли-Гирей разорилъ и послъдніе остатки Сарая. Больше всего номогли Александру

немцы ливонскіе. Давно, какъ мы видели, немцы дрались со исковичами; такъ было и при Иванъ Васильевичь. Попросили исковичи его защиты, онъ послаль рать и сильно опустошила она Ливонскую Землю. Смирились нёмцы и заключили миръ. Но этимъ они не унялись и сожгли въ Ревелъ одного русскаго; а когда русскіе жаловались на это, отвъчали: «Мы сожгли бы и вашего великаго князя, если бы онъ сдълалъ то же» и много другихъ обидъ чинили русскимъ. Разсердился Иванъ Васильевичъ и вельть выгнать изъ Новгорода всьхъ немецкихъ купновъ. Это было въ 1495 году. Поняли немцы, что мстить еще не время: тогда великій князь быль въ союзъ съ Литвою и до поры смирились. Когда же началась война съ Литвою, ибмиы захватили исковскихъ купцовъ и пошли къ Изборску (Псковской губерній). Заёсь они разбили исковичей, но вдругъ заболълъ ихъ магистра (такъ звали главнаго начальника рыцарей, которые были и воинами, и монахами; начальникъ у нихъ былъ выборный пожизненно). Болузнь начальника заставила ихъвозвратиться назадъ. Тогла Иванъ Васильевичъ послалъ въ Ливонію князя Ланіпла Щеню. Князь Данило разориль все вокругъ Дерпта и близъ Гельмста (перновскаго убзда, Лифляндской губерніи) и такъ разбиль німцевь, что «не осталось и въстоноши» — говорить льтонисець, москвичи и татары не саблями свётлыми рубили поганыхъ, а били ихъ, какъ вепрей, шестонёрами» (шестопёръ стальная, желёзная, а иногда золотая или серебряная налка съ такимъ же набалдашникомъ; на нее же опирались и держали ее въ рукахъ).

Еще разъ попробовалъ магистръ напасть на Россію, подошелъ къ самому Пскову, но долженъ былъ ни съ чъмъ воротиться. Пока русскіе били нъмцевъ, Стефанъ, воевода молдавскій, отецъ невъстки Ивана Васильевича, Елены, разорялъ землю Галичскую, которая тогда была за Польшею и тъмъ мъшалъ Александру собрать всъ войска на русской границъ.

Война кончилась въ 1503 году и заключено было перемиріе на шесть лѣтъ, по которому великій князь оставиль за собою всѣхъ тѣхъ князей, которые ему покорились; а нѣмцы деритскіе должны были платить дань, которую нѣкогда платилъ Деритъ. Городъ этотъ былъ построенъ великимъ княземъ Ярославомъ и названъ Юрьевъ; по въ смутное время удѣловъ нѣмцы завладѣли этой изстари Русской Землей.

Сильный передъ Литвою, великій князь Иванъ Васильевичь распоряжался Казанью по своей воль: въ 1496 году, когда казанцы жаловались на Магметъ-Аминя, онъ его вывелъ изъ Казани и на его мъсто посадилъ брата его Абд-ул-Латифа. Не угодилъ ему Абд-ул-Латифъ и онъ опять призваль Магметг-Аминя. Жент царя казанскаго было непріятно, что онъ подчинился государю русскому и стала она говорить своему мужу: «Перебей всёхъ русскихъ, которые въ Казани; сделаешь это, —много леть процарствуешь; не сделай, — сведуть тебя съ безчестіемъ въ заточеніе, какъ брата твоего Ильгема». Царь послушаль ея совъта: иныхъ купцовъ избилъ, другихъ ограбилъ и отослаль въ ногайскимъ татарамъ, потомъ пошель въ Нижнему и два дня простоялъ подъ городоми; а въ третій должень быль вернуться назадь, потому что воевода Хабаръ Симскій созвалъ на стъны веёхъ горожанъ и даже литовскихъ плённиковъ и вельль имъ стрълять изъ пушекъ и ружей по непріятелю. Великій князь не успъль послать войска на самую Казань, потому что въ октябръ 1505 года онъ умеръ послѣ сорокатрехлѣтняго царствованія и оставилъ престолъ сыну своему Василью. Со временъ Ивана Васильевича Россія становится сильною и узнають объ ней и ближнія, и дальнія земли и начинаютъ присылать пословъ и звать въ союзы. При немъ обстроивается городъ Москва. Съ его времени князья удёльные перестають быть независимыми государями, а скоро и совсёмъ исчезнутъ. Для народа онъ издалъ Судебникъ, т. е. законы, по которымъ следуеть судить. Умень и осторожень быль великій князь Иванъ Васильевичъ: ни за какое дело не принимался онъ, необдумавъ и неосмотръвъ его; зналъ онъ, гдъ искать себъ союзниковъ и даромъ не терялъ ни людей, ни денегъ. Конечно тогда были времена суровыя, а потому онъ быль строгъ въ своихъ двлахъ и ръчахъ, и бояре начали его бояться.

Новому государю, великому князю Василію Ивановичу, прежде всего надо было наказать казанцевъ и послалъ онъ въ Казань свою рать: на судахъ — брата своего Дмитрія; а на коняхъ — князя Александра Владиміровича Ростовскаго. Первая пришла рать судовая; Дмитрій вышелъ на берегъ и пошелъ къ городу (Волга отъ Казани въ 7 верстахъ); татары вышли къ нему на встръчу; а другой татарскій отрядъ сталъ сзади между ними и ръкою, чтобы они не могли возвратиться къ судамъ. Началась съча, татары побъ-

дили; много нашихъ попалось въ пленъ; много потонуло въ Поганомъ озеръ. Князь Дмитрій однако не ушель отъ Казани, а только послаль въ Москву сказать о неудачь. Великій князь нарядиль на помощь ему князя Холмскаго и велёдъ сказать, чтобы по прихода его не двигался князь Дмитрій. Тёмъ временемъ полошелъ къ Казани князь Ростовский. Тогла не сталь дожидаться князь Динтрій прихода Холискаго и опять приступиль къ городу. Вышли противъ него татары, разбили станъ, и, какъ будто испугавшись русскихъ, побежали, а палатки оставили. Пока русскіе грабили палатки, татары кинулись на нихъ и разбили ихъ такъ, что Дмитрій ущелъ къ судамъ, побросавши стънобитныя орудія (какія привезъ съ собою). Часть войска пошла берегомъ къ Мурому; погнались за ними татары и были разбиты.

Великій князь собирался отмстить казанцамъ, только Мегметъ-Аминь прислаль просить о мирѣ, зная, что невсегда удастся бить русскихъ. Согласился великій князь только съ тѣмъ, чтобы Мегметъ-Аминь выпустилъ прежде захваченныхъ русскихъ: н когда это сдѣлалъ, миръ былъ заключенъ.

Тѣмъ временемъ (1506 г.) умеръ король Александръ и великій князь послаль въ сестрѣ своей Еленѣ просить ее похлопотать, чтобы его выбрали въ великіе князья литовскіе. Много бы горя миновала Русская Земля, если бы сдѣлалось такъ, какъ котѣлось Василію Ивановичу: ранѣе бы соединились подъ одну руку всѣ русскія земли; не успѣли бы поляки надѣлать столько зла нашимъ братьямъ; да что дѣлать? поздно хватился великій князь: въ

Литвъ и въ Польшъ выбранъ ужъ былъ Сигизмундъ, братъ Александра. Еще Александръ хотълъ начать войну съ великимъ княземъ русскимъ, чтобы опять отнять все, взятое нашими: онъ надёялся, что по смерти Ивана Васильевича начнутся въ Москвъ смуты и многіе пожелають Дмитрія; но смуть не было. Сигизмундъ также приготовлялся къ войнъ. Василій зналъ все это и готовился съ своей стороны. Вдругъ нашелся ему союзникъ въ самой Литев: Александръ очень любилъ одного изъ своихъ бояръ, князя Михаила Льеовича Глинскаго. Этотъ Глинскій, потомовъ татарина, быль православный и совстмъ русскій (въ его владеніи быль городь Глинска, Полтавской губерніи). Какъ за это, такъ и за гордость многіе не любили его и старались наговорить на него Александру; но Александръ не върилъ наговорамъ. Когда же великимъ княземъ сдълали Сигизмунда, онъ повърилъ наговорамъ на Глинскаго, повериль тому, что тоть хотель отделить русскія земли и потому отняль у его брата воеводство кіевское. Разсердился на это Глинскій и сказавъ королю: «ты заставляешь меня покуситься на такое дёло, о которомъ послъ оба будемъ жальть», — увхалъ въ свои помъстья и началъ переписку съ государемъ русскимъ. Послъ того началъ воевать съ своимъ бывшимъ государемъ; а Василій Ивановичъ прислалъ своихъ воеводъ съ другой стороны. Догадался Сигизмундъ, что дъло можетъ быть илохо: недовольныхъ было много въ Литве и кроме Глинскаго, а помощи ему ждать не отъ кого: правда, что татары крымскіе, посл'є смерти Ивана Васильевича, не были уже какъ прежде въ услугахъ русскому государю; да толку отъ нихъ было мало: они брали деньги и съ Литвы, и съ Россіи, и поочередно грабили то ту, то другую. А тѣмъ временемъ Глинскій ушелъ въ Москву и могъ съ войскомъ опять придти въ Литву. Подумалъ обо всемъ этомъ Сигизмундъ и спѣшилъ мириться: онъ отдалъ Василію Ивановичу все, что взято Иваномъ Васильевичемъ и обѣщалъ не требовать выдачи Глинскаго (1509 г.). Въ тоже время нѣмцы ливонскіе опять подтвердили миръ, который заключили съ Иваномъ Васильевичемъ и великій князь позволилъ имъ торговать въ Новгородѣ всѣмъ, кромѣ соли.

Заключивши миръ съ королемъ, повхалъ великій князь въ сентябръ 1509 г. въ Новгородъ. Сюда прислали къ нему исковичи своихъ посадниковъ (у Исковичей сохранилось еще и въче, и посадники), сказать: «Обижены мы отъ твоего намъстника, князя Ивана Михайдовича Репни». — «Хочу васъ защищать, какъ защищалъ васъ отецъ и дъдъ мой» (отвъчалъ великій князь) и если на нам'встника будуть еще жалобы, я его обвиню». Псковичи воротились домой, а намёстникъ какъ только узналъ объ этомъ, самъ повхаль съ жалобой къ великому князю. Посадники тъмъ временемъ разослади по всей землъ Исковской грамоты, писали въ нихъ: «У кого есть жалоба на князи Репню, пусть вдеть къ великому князю въ Новгородъ.» Стали собираться жалобщики и велёль имъ сказать великій князь: «Пусть ждуть до Крещенія, тогда дамъ имъ управу, а теперь управы не дамъ». Настало Крещеніе; отправили обрядъ водо-

святія, пришли бояре къ псковичамъ и сказали имъ: «Посадники исковскіе, и бояре, и жалобщики! велёль вамъ государь собираться на государевъ дворъ, а кто не пойдеть, ждать ему казни; хочеть государь дать управу». Когда всв собрались, бояре посадили посадниковъ подъ стражу въ палать, а остальныхъ жалобщиковъ роздали на поруки новгородцамъ. Стало быть Репня успъль уже наговорить великому князю, да и самъ великій князь задумаль отмінить во Исковъ въче, которое въ Новгородъ надълало столько крамоль. Вхалъ въ то время къ Новгороду нсковскій купець съ товарами; услыхаль, что сдулалось, бросилъ товаръ и поскакалъ назадъ во Псковъ и повъстиль обо всемь псковичей. Собрали псковичи въче и стали совътоваться, что имъ дълать: не запереться-ли въ городъ или покориться и послать просить государя помиловать свою отчину и сказать ему: «Мы и теперь не отступаемся отъ тебя и не противимся тебь; волень въ насъ Богъ, да ты.» Послаль къ нимъ великій князь діяка своего Далматова (такъ звали въ старину секретарей; они сидъли въ приказахо (старинные суды и палаты) и у воеводъ; они были люди грамотные и — можетъ быть — въ началь набирались изъ духовныхъ). Пришелъ дьякъ на ввче и сказаль отъ великаго князя: «Отчина моя псковичи! Хотите жить по старинь, сотворите двь мон воли: пусть не будетъ въча и колоколъ снимите; пусть будуть у васъ два монхъ намёстника. Сдёлаете это, заживете по старому; не сдълаете, готово у меня много силы и падетъ кровопролитіе на тъхъ, кто пошель противъ моей воли». Зарыдали искови-

чи. Не илакали только грудные ребята. «Посолъ государевъ! — сказалъ народъ Далматову — подумаемъ мы до завтра, а тамъ сделаемъ, что Богъ на душу положитъ.» На другой день на разсвёть, сошлось въче и сказали исковичи Далматову: «Цъловали мы крестъ князьямъ нашимъ, не отходить ни къ Литвъ, ни къ немцамъ, а не исполнимъ той клятвы, будетъ на насъ гнъвъ Божій, голодъ, пожаръ и нашествіе вражіе: тотъ же объть и на князьяхъ нашихъ; а теперь Богъ да государь вольны въ своей отчинь, не хотимъ нарушать объта». Сняли колоколъ, повезли его въ Новгородъ и со слезами провожали его исковичи. Съ тъхъ поръ стали жить во Псковъ, какъ и въ остальныхъ городахъ русскихъ. «Все то зло было на насъ —говорить лътописецъ-исковичь — за злые поклёны и лихія дёла, за крики на вёчё, когда голова не знала, что языкъ говоритъ: когда тъ, кто домомъ своимъ управлять не умъетъ, задумали править городомъ, за самоволіе и ненокорсніе другъ другу.»

Почти черезъ два года послѣ того опять началась война съ королемъ польскимъ; миръ былъ не проченъ; это знали и въ Москвѣ, и въ Вильнѣ, и готовились къ войнѣ. Король нанималъ крымскихъ татаръ, чтобы они пустошили окраины Русской Земли; а великій князь нашелъ себѣ союзника въ другой сторонѣ: въ нынѣшной Пруссіи были въ то время такіе же рыцари, какъ въ Ливоніи. Еще Казимиръ, отецъ Сигизмунда, воевалъ съ рыцарями и побѣдилъ ихъ, отнялъ у нихъ нѣкоторыя земли, а въ остальныхъ оставилъ ихъ только съ тѣмъ, чтобы они ему покорились. Тогдашній гроссмейстеръ (главный началь-

никъ ордена) не хотълъ оставаться подъ рукою короля польскаго. Съ нимъ-то и соединился нашъ великій князь: рыцари были нужны для того, чтобы помѣшать Сигизмунду собрать всѣ силы въ нашей сторонѣ, а кромѣ того за нихъ были всѣ нѣмецкіе государи и рыцари ливонскіе, которые считались въ зависимости отъ прусскихъ, тоже не могли воевать съ нами; стало-быть съ этой стороны мы могли быть совсѣмъ покойны. Тѣмъ временемъ принеслась еще въ Москву вѣсть, что Сигизмундъ тѣснитъ Елену Ивановну, которая и умерла скоро послѣ того, какъ война началась. Въ Москвѣ и вѣрить не хотѣли, что она не отравлена.

Сильно готовился къ войнѣ великій князь и, черезъ Глинскаго, нанялъ ратныхъ людей изъ нёмцевъ. Когда все было готово, онъ самъ пошелъ къ Смоленску, самому близкому изъ важныхъ городовъ, тогда принадлежавшихъ Литвъ. Два раза ходилъ великій князь къ Смоленску и все неудачно; наконецъ двинулся въ третій разъ (8-го іюля 1514 г.). Сънимъ были двое его братьевъ: Юрій и Семенг; третій Дмитрій посланъ быль на Оку смотръть, чтобы не напали крымцы; четвертый Андрей остался въ Москвъ. Великій князь, какъ только пришелъ къ Смоленску, обложилъ городъ со всёхъ сторонъ и велёлъ стрёлять изъ пушевъ и инщалей (ружей), пускать огненныя ядра и пристуны делать безъ отдыха; отъ дыму ничего нельзя было видёть; отъ шума выстрёловъ и криковъ людскихъ поднялся такой гулъ, что казалось земля трясется и городъ падаетъ. Случилось главному пушкарю Степану такъ удачно выстрёлить, что ядро, нущенное имъ изъ орудія, ударило въ городскую заряженную пушку; пушку эту тотчасъ разорвало и много людей убило. Задумались горожане: биться нечёмъ; а отдаться—король придетъ, что будетъ? Тъмъ временемъ великій князь велълъ еще разъ стрълять по городу. Владыка смоленскій самъ вышелъ на мостъ и со слезами просилъ срока до завтра; не далъ ему срока великій князь и вельлъ онять налить. Воротился владыка въ городъ; собралъ весь причетъ церковный и всёхъ горожанъ и вышли изъ города съ крестами и иконами. Встрътилъ ихъ великій князь, ударили они челомъ и сказали: «Государь! много крови христіанской лилось, и земля, твоя отчина, пуста; не погуби города, и возьми его». На другой день послалъ великій князь людей своихъ въ Смоленскъ привести горожанъ къ присягъ; это было 1-го августа. Великій князь быль на водосвятін, потомъ вошелъ въ городъ со крестами и иконами; послё молебна въ соборё протодіаконъ провозгласилъ многольтіе великому князю; а когда онъ подходилъ ко кресту, епископъ сказалъ ему: «Божіею милостію радуйся издравствуй, царь Василій, великій, князь, самодержець всея Русін въ отчинъ и дъдинъ твоей, Смоленскъ, на многія лъта.» Воеводъ королевскому, Юрію Сологубу сказаль великій князь: «Хочешь мив служить, я тебя пожалую, а не хочешь мив служить, иди куда хочешь.» Сологубъ отпросился къ королю. Служилыхъ людей тоже спросилъ великій князь: хотять-ли они ему служить? Которые захотъли, тъхъ наградилъ и послалъ въ Москву, а которые не захотъли, тъмъ далъ по рублю и отпустилъ къ королю. У кого были помъстья, тъ помъстья не трогалъ. Въ старину у дворянъ кромъ отчинъ, которыя шли по наслъдству, были еще помъстья, которыя давали вмъсто жалованья. Тогда деньги были дороги и потому жалованье давали землею, а деньги въ придачу; точно также и подати платили часто натурою: хлъбомъ, принасами, мъхами или подводы ставили, работы отбывали и т. д. Воеводою въ Смоленскъ царъ поставилъ князя Василія Васильевича Шуйскаго.

Отъ Смоленска пошелъ великій князь къ Дорогобужу; а воеводъ своихъ послалъ по разнымъ гороламъ. Князь Михаилъ Глинскій былъ посланъ къ Оршп (Могилевской губернін). Глинскій быль недоволенъ великимъ княземъ: говорятъ, будто онъ думалъ, что Смоленскъ следуетъ ему; а темъ временемъ король венгерскій Владиславъ, братъ короля Сигизмунда, объщалъ ему, что Сигизмундъ приметъ ею милостиво. Соблазнился этимъ Глинскій и задумаль опять убхать въ Литву. Узнали объ этомъ русскіе воеводы, перехватили Глинскаго на дорогъ и скованнымъ отвезли къ великому князю, который и посладъ его въ Москву, гдв его посадили въ тюрьму. Пока наши воеводы шли къ Оршъ, съ другой стороны къ тому же городу шелъ воевода литовскій князь Константинг Острожскій, успівшій еще прежде уйдти чэъ пльна. Князь Острожскій быль православный, но такъ богатъ и силенъ, что его не трогали за въру; ему удавалось иногда отстанвать своихъ единовърцевъ; оттого онъ оставался върнымъ Сигизмунду, который очень его цанилъ. Поживши въ Москва, онъ зналъ, что у короля больше льготы боярамъ, чамъ въ Москва; говорили же въ старину: «Польша рай для пановъ, и адъ для крестъянъ!»

8-го сентября 1514 года, постлавъ мостъ черезъ Дивиръ, близъ Орши, Острожскій переправиль свою ивхоту; конница же переправилась въ бродъ черезъ Дибиръ подъ самою Оршею. Воеводъ великаго князя Челяднину сказали, что половина войска переправилась: «подождемъ --- отвътилъонъ --- когда переправится все войско: у насъ такъ много силы, что конечно мы можемъ разбить это войско или окружить его и гнать до Москвы, какъ быковъ!» Войска московскія начали первые биться и долго было неръщено, кто побъдить: то войско Василія Ивановича прогоняло войско литовское, то опять литовцы таснили нашихъ. Тогда нарочно отступили: московская рать погналась за ними; подведии нашихъ къ своимъ пушкамъ, литовцы дали сильный залиъ. Дрогнуло русское войско и только ночь остановила свчу. Недалеко отъ Орши есть судоходная ріка Крапивка; въ ней потонуло столько бъжавшихъ, что на время теченіе ея остановилось; всё главные воеводы были полонены.

Услыхали объ этомъ бою въ Смоленскъ и горожане смутились; боялись, чтобы не досталось имъ отъ Литвы; смутился даже владыка и сталъ переписываться съ королемъ: «Если пойдешь теперь къ Смоленску или пошлешь воеводъ своихъ, то легко возъмешь городъ». Узналъ объ измѣнѣ князь Шуйскій и посадилъ измѣниковъ въ тюрьму, а владыку по-

сладъ въ Москву. Когда же Острожскій подошель къ городу, Шуйскій вельдъ повысить измыниковы по стынамы, и на каждаго надыли то, что подариль ему великій князь, когда быль въ Смоленскы. Кто быль за одно съ измыниками, ты перепугались, и городь можно было отстоять.

Послё того долго тянулась война; но важнаго ничего не было: то русскіе войдуть въ Литву и опустошать ее почти до самой Вильны, то крымцы, подкупленные великимъ княземъ, нападуть на Литву и нёмцы оттянуть силы сигизмундовы въ другую сторону. Пробоваль-было императоръ нёмецкій помирить великаго князя съ королемъ, да не удалось ему: король хотёлъ Смоленска, а великій князь требоваль Кіева, какъ стараго русскаго города,—такъ и разошлись. Тёмъ временемъ Сигизмундъ совладёлъ съ рыцарями; а у великаго князя явился новый врагъ: Казань соединилась на него съ Крымомъ.

Въ Казани умеръ Мегметъ-Аминъ и великій князь назначиль туда царемъ Шахх-Али, родственника бывшаго царя сарайскаго Ахмата и родоваго врага крымскаго царя Магметъ-Гирея, который задумалъ собрать въ свои руки всё царства татарскія и быть новымъ Батыемъ. Шахх-Али не взлюбили въ Казани; Магметъ-Гирей проведалъ о томъ и сталъ сноситься съ казанскими мурзами. Въ 1521 г. братъ царя крымскаго Сагинъ-Гирей прошелъ степью и явился съ войскомъ въ Казани; казанцы отворили ему ворота; а Шахъ-Али отпустили въ Москву. Завладевъ однимъ царствомъ татарскимъ, Магметъ-Гирей сталъ хлопотать, чтобы привести другое въ

свою волю и послалъ звать астраханскаго царя на помощь, чтобы вмёстё идти къ Москве. Астраханскій царь не хотёль идти сънимь вмёстё, опасаясь, чтобы онъ совсемъ не подчиниль его себе. Когда получено было извёстіе обо всемъ этомъ въ Москве, оба брата, и казанскій и крымскій, шли уже съ разныхъ сторонъ къ Москвъ. Едва успъли послать изъ Москвы войско навстръчу царю Магметъ-Гирею къ Окъ, гдъ обыкновенно переправлялись крымцы, когда шли на Москву. Воеводы русскіе князь Дмитрій Бильскій и князь Андрей, брать великаго князя, стали не тамъ, гдъ слъдовало; пропустили хана черезъ Оку и только тогда начали бой, но были разбиты. У Коломны оба царя соединились и вмёстё пошли къ Москвъ; сильно опустошили они весь путь отъ Коломны до Москвы: убивали и полонили людей, жгли села, сожгли монастырь Угрёшскій и подступили въ городу. Великаго князя въ то время въ Москві не было, а оставался крещеный татарскій царевичь Петръ, да бояре. Въ Москвъ тогда была только одна стена кремлевская: потому въ Кремль собрались всё жители Москвы и соседнихъ селъ, сожженныхъ татарами, и привезли съ собою все свое имъніе. Въ тъсной кръпости стало еще тъснъе отъ иножества набравшихся туда людей. Оттого стали бояться, чтобы въ городе не сделалось заразы; впрочемъ еще можно бы отбиться: въ городъ были и хорошія пушки и хорошій пушкарь нёмець Никласт, но пороху было мало. Что было тогда делать? знали бояре, что татары любять деньги и подарки, и спёшили откупиться отъ хана. Говорятъ, будто они дали

ему грамату, въ которой объщали дарить его ежегодно. Не тронулъ Магметъ-Гирей Москвы и пошелъ назадъ мимо Рязани. Передъ городомъ татары разбили лагерь и стали звать къ себъ рязанцевъ покупать у нихъ товары, награбленные по дорогъ. Этою хитростью хотёли они обмануть разанцевъ и взять городъ. Тогда въ Рязани князя уже не было: не задолго до этого происшествія великому князю сказали, что князь Иванъ рязанскій переписывается съ Магметь-Гиреемъ; великій князь позваль его къ себъ и удержаль его. Хоть и удалось князю Ивану бёжать въ Литву, но въ Разань онъ уже больше не возвращался; а здёсь посажень быль намёстникомь Хабарг-Симскій. Ханъ, чтобы обмануть Хабара, послаль ему посмотрёть московскую грамату; Хабаръ задержаль ее у себя, а по татарамъ вельль стрълять пушкарю своему, Іордану. Тотъ выстрёлилъ такъ искусно, что разомъ положилъ много татаръ. Тъмъ временемъ Магметъ-Гирей узналъ, что на его царство напалъ царь астраханскій и поторопился вернуться домой. Боясь новаго нашествія ханскаго, Василій Ивановичь заключиль съ королемъ польскимъ перемиріе на пять льть, по которому Смоленскъ остался за нами; потомъ это перемиріе еще продолжили.

Ушедши отъ Разани, пошелъ Магметъ-Гирей на Астрахань и завоеваль это царство; такъ удалось ему наконецъ собрать подъ свою руку всѣ тогдашнія татарскія царства; но недолго онъ владѣлъ Астраханью: его убили тамошніе татары и пошли изъ Астрахани воевать Крымъ. Безъ Магметъ-Гирея можно было справиться съ Сагиномъ, который въ то

время избиваль христіань и даже убиль русскаго посланника. Василій Ивановичь самъ пошель; дошель до Суры; построиль здёсь городь *Васильсурсив* на самой границь татарской; а къ Казани послалъ воеводъ съ царемъ Шахъ-Али, который и опустошилъ Казанскую область. На следующій годъ (1525) посладь опять великій князь новую рать (говорять до 150,000 человеть) на Казань, съ княземъ Иваномъ Бъльскимъ. Сагипъ-Гирей ушелъ изъ Казани, оставя здёсь царемъ малолетняго племянника своего Сафи-Гирея. Воеводы наши подошли къ Казани; но двадпать дней ничего не делали; даже не напали на городъ; когда загорълась деревянная стъна, позволили гасить и строить новую ствну. Думали, что воеводы взяли деньги съ казанцевъ и оттого ничего не дълали; на деле же было иначе: Бельскій ожидаль подхода конницы, которую вель Хабаръ Симскій и судовой рати, плывшей съ Палецкима, которая должна была подвезти съёстные принасы. Ни тоть, ни другой не шли: въ войске начался голодъ; вдругъ разнесся слухъ, что конница побита. Думали уже бросать суда и воротиться черезъ Вятку. Туть только узнали, что слухъ вздорный и что Хабаръ разбилъ и сибшить въ Казани; но запасовъ не черемисовъ подошло: между волжскими островами черемисы запрудили ръку каменьями и деревомъ; суда русскія разбивались одно объ другое, а черемисы съ берега обсыпали ихъ стрелами и бревнами. Палецейй пришелъ къ Казани съ немногими судами и воеводы должны были согласиться на мирь, по которому Сафи-Гирей оставался царемъ въ Казани. Разсердился на нихъ Василій Ивановичъ и едва митрополить уговориль его помиловать Бёльскаго. Въ то же время, чтобы не дать казанцамъ грабить и убивать русскихъ купцовъ, пріёзжавшихъ въ Казань на ярмарку, Василій Ивановичъ запретилъ русскимъ купцамъ ёздить въ Казань, а учредилъ новый торгъ на Волгѣ, ниже Нижняго-Новгорода, гдѣ былъ тогда монастырь Макарія Унженскаго, называемый Желтоводскимъ (этотъ монастырь былъ возобновленъ послѣ). Такъ началась знаменитая макарьевская ярмарка, потомъ перенесенная въ Нижній.

Въ томъ же году Василій Ивановичь развелся съ своею великою княгинею Соломіею, изърода Сабуровыхъ, съкоторою онъ жилъ двадцать лътъ, но дътей у нихъ не было; а тотъ братъ его, которому должно было перейдти наследство, Юрій, быль человекь слабый. Не хотвлось Василію Ивановичу, чтобы государемъ быль человъкъ, который не поддержаль бы государства такимъ сильнымъ, какимъ сдёлалъ его онъ и отепъ его Иванъ Васильевичъ. Разсказываютъ, что разъ повхаль онь въ объбздъ по разнымъ городамъ. По пути въбхали они въ лесъ; увидалъ великій князь гнёздо итичье на дереве, и сказаль: «Торе мое! птицы небесныя и звёри лёсные илодовиты, а я неплодень. Сказавши, заплакаль. Когда прібхаль въ Москву и сталъ говорить боярамъ: «Кому послъ меня царствовать въ Русской Земль: братьямъ моимъ? такъ они и своими княжествами править не умѣютъ, и опять плакаль, говоривши это. «Государь — отвъчали бояре-неплодную-то смоковницу срубають и вывидывають вонъ изъ вертограда. То же сталь говорить и митрополить. Послушался ихъ великій князь и развелся съ своею супругою, которую тогда же постригли въ монахини.

На следующій годъ великій князь выбрадь себе новую супругу, княжну Елену Васильевну Глинскую, племянницу князя Михаила, который все еще сидълъ въ тюрьмъ. Такъ объ супруги Василія Ивановича были не царскаго рода. Онъ первый выбралъ себъ невъсту изъ боярышень и съ тъхъ поръ долго цари наши держались этого обычая. Обыкновенно делали такъ: когда царю придетъ время жениться, собирають молодыхъ девушекъ изо всехъ городовъ и, которая больше полюбится царю, та и становится царицею. Отъ Елены у Василія Ивановича было два сына: Ивант и Юрій. Когда родился первый сынь, Иванъ, великій князь черезъ десять дней отвезъ его въ Троицкій монастырь и положиль на раку св. Сергія, да благословить его угодникъ Божій; потомъ роздаль богатую милостыню; выпустиль многихь изъ тюрьмы, особенно тёхъ, которые прежде недоброжелательствовали его второму браку; для мощей угодниковъ Петра и Алексвя заказаль великій князь раки золотую и серебряную. Вся Москва радовалась рожденію наследника и изъдальныхъ месть прихонили благословить его отшельники.

Между тёмъ казанскій царь прислаль своихъ пословъ увёрить великаго князя въ томъ, что онъ останется смиренъ. Повёрилъ ему Василій Ивановичъ и послаль въ Казань своего посла; но въ Нижнемъ посолъ этотъ узналъ, что царь казанскій замышляетъ недоброе, и вернулся назадъ. Василій Ивановичъ

послалъ тогда на Казань свою рать, съ которою пошель и князь Глинскій, выпущенный изъ тюрьмы по просьбъ племянницы своей. Рать ношла подъ Казань и разбила царя Сафа-Гирея; тогда казанцы смирились и послы ихъ ноёхали въ Москву. Послы въ Москвъ снова поклялись, что будутъ смирны; а изъ Казани извъщали, что царъ не отпускаетъ плънныхъ, да еще требуетъ, чтобы прежде возвратили казанцевъ, привезенныхъ въ Москву. Великій князь вельль сказать посламь казанскимь: «Вы клялись. что царь и вся земля Казанская будуть намъ во всемъ послушны, а теперь вотъ какое ихъ послушаніе». Заклялись послы, а потомъ сказали на прямикъ: «Видимъ сами, что царь непрямъ, клятву свою престуниль, дело свое презрель, насъ забыль: какому отъ него добру быть. А царя, какого намъ государь ножалуетъ, тотъ намъ и любъ». И стали просить дать имъ опять Шахъ-Али. Велълъ спросить ихъ государь: «естьли у нихъ поручение отъ Земли просить этого царя?» — отвъчали они, что порученія ньть. Тогда государь посладъ въ Казань разспросить тамошныхъ мурзъ, какъ они думаютъ. Когда въ Казани получили эту въсть, Сафа-Гирея выгнали и стали просить не Шахъ-Али-его они не любили, а младшаго его брата Енали. Посладъ имъ государь этого царя (1531 г.). Сафа-Гирей ушелъ въ Крымъ и подстрекалъ дядю своего, царя крымскаго, напасть на Россію. Тотъ послушался и дошель до Рязанской области, гдв и побили крымцевъ наши воеводы.

Въ концъ 1534 года Василій Ивановичъ пошелъ съ великою княгинею и съ дътьми помолиться въ

Тронцкую обитель: онъ былъ очень богомоленъ и часто вздиль въ разные монастыри, особенно въ Тронцкій. Съ богомодья поёхаль онъ на охоту и въ сель Озерецкомо (Московской губернін) сдылалась у него болячка на стегнъ. Василій Ивановичь быль еще не старъ (ему было только 52 года) и силенъ, и не думаль о бользии, перевзжая изъ мъста въмъсто; въ Волоколамскъ былъ на пиру у Шигоны, своего дворецкаго тверскаго и волоцкаго. Дворецкій начальствоваль всёми дворцовыми дёлами и дворцовыми крестьянами; у Шигоны были, стало быть, въ управленій всё имёнія бывшихъ тверскихъ и волоцкихъкнязей. Плохо царю моглось; но все-таки на другой день онъ побхалъ на охоту. Пробхавши верхомъ 50 верстъ, онъ уже не могъ дальше вхать, прівхаль въ Колпо и за столомъ уже не могъ сидъть. Стали его лъчить: лъкаря были плохіе и ему все становилось хуже и хуже. Въ Волоколамскъ его уже понесли на носилкахъ. Отсюда онъ послалъ въ Москву за духовными завъщаніями отца и дъда, чтобы по ихъ образцу написать и свое; только не вельдъ ничего сказывать ни митрополиту, ни боярамъ. Когда граматы были привезены, онъ написалъ вийсти съ боярами, бывшими при немъ, свою духовную. Тымъ временемъ почувствоваль онъ ныкоторое облегчение и задумалъ вхать въ Москву; его положили въ каптану (старинная карета), а на дорогъ другіе должны были поворачивать его съ боку набокъ. Такъ добхалъ онъ до Госифова Волоколамскаго монастыря. Въ церковь его привели подъруки; помолился онъ немного и вынесли его на паперть, гдф

приготовленъ былъ для него одръ. Изъ монастыря новхаль онъ въ Москву; вхаль медленно, потому что часто останавливался. Когда подъбхали они къ городу, река уже становилась и потому прорубили ледъ и ностроили мостъ; но мостъ этотъ обвалился. когда готовилась вступить на него каптана. Потомъ мость опять перестлали. Когда прівхаль великій князь въ Москву, сталъ онъ готовиться постричься и вельть сдупать себь монашеское платье. Въ то время редкій князь умираль, не постригшись въ монахи; думали, что отъ этого скорбе душа попадеть въ рай. Тогда же позваль онъ въ себъ бояръ своихъ и братьевъ и сказалъимъ: «Приказываю, сына моего, Ивана, Вогу и Пречистой Богородицъ и даю ему свое государство, которымъ благословилъ меня отецъ мой, великій князь Иванъ Васильевичъ. А вы, братья мои, стойте кръпко на своемъ крестномъ цъловании и старайтесь о земскомъ строеніи, ратныхъ дёлахъ противъ недруговъ нашихъ, чтобъ высока была рука православныхъ христіанъ надъ бусурманами и латинами. А вы, бояре, служите сыну моему, какъ мнъ служили. Мы вамъ государи прирожденные, а вы намъ извъчные бояре. Вы же, братья, стойте крынко, чтобы сынъ мой учинился на своей земль государемъ, и чтобъ была въ землъ правда». Такъ прошло еще десять дней и сказалъ государь своему лекарю немцу: «Пришелъ ты ко мив изъ земли твоей и видель пока великую милость къ себе; можешь ты сделать, чтобы мнебыло легче?»—«Государь! — отвечалъ лекарь, - помню я твою милость и хлебъ, и соль; да нельзя мив оживить мертваго: я не Богъ».

Обратился тогда великій князь къ своимъ боярамъ и сказаль имъ: «Братья! увеналь Николай (такъ звали лъкаря), что я не вашъ». — Горько заплакали всъ. Сталъ онъ потомъ говорить по одиночке съ боярами своими, съ митрополитомъ-все объ сынъ. Долго не хотълъ онъ, чтобы принесли къ нему сына: «Сынъ мой маль, а я лежу въ великой немощи и можеть сынь мой испугаться меня». И стали просить его братья: «Пошли за сыномъ и благослови его». Принесли сына и со слезами благословиль его великій князь. Пришла и великая княгиня; двое держали ее подъ руки и горько плакала она; едва могъ уговорить ее великій князь: «Жена — говориль онь — не плачь; мнв слава Богу лучше». — «На кого ты меня оставляеть? Кому дѣтей приказываеть?» спрашивала Елена. — «Сына твоего — отвъчалъвеликій князь - я благословиль государствомь; а о тебь наказаль въ духовной, какъ водилось прежде у нашихъ прародителей». И сталъ онъ после постригаться; постригъ его митрополитъ и назвалъ Варлаамомъ; а уже у него языкъ пересталъ служить и скончался онъ въ ночь на 4-е декабря 1534 года. Великая княгиня еще не знала объ его преставленіи и стали унимать народъ, чтобы не слишкомъ плакали: не дали бы знать о несчастіи. Поутру митрополить и бояре пошли въ великой княгинь; увидала она ихъ приходъ: поняла зачёмъ они пришли, упала на полъ и пролежала часа два, какъ мертвая. На погребеніи ее несли: идти она не могла.

Тогда началъ царствовать Иванъ Васильевичъ. Три года правила за него мать. Она была женщина

умная: при ней построена другая крупость въ Москві — Китай-городъ (гді гостиный дворъ, который и теперь зовуть городомъ). Въ народъ ходило много фальшивыхъ денегъ: Елена велъла казнить дълателей фальшивой монеты: имъ заливали тогда горло оловомъ; братьевъ великаго князя, недовольныхъ ея правленіемъ, посадили въ тюрьму; посадила она также и своего дялю Михаила Глинскаго. Съ Литвою вела счастливую войну и кончила миромъ на иять льть, по которому сохранилось все то, что взято было Иваномъ Васильевичемъ и Васильемъ Ивановичемъ. Когда въ Казани убили царя Дженъ-Али, казанцы выбрали опять Сафа-Гирея; Елена освободила Шахъ-Али, котораго за крамолу заключилъ-было Василій Ивановичь и готовилась послать въ Казань, да не усивла: она скончалась неожиданно 3-го апрвля 1538 года, и въ тотъ же день похоронили ее въ Вознесенскомъ монастыръ, построенномъ Евдокіею. супругою Димитрія Донскаго, гдё хоронили всёхъ великихъ княгинь и гдъ жили невъсты государя до брака.

Едва умерла Елена, какъ правленіемъ завладѣли бояре. Тогда самыми сильными изъ бояръ были князья Шуйскіе и князья Бѣльскіе; Елена же особенно отличала молодаго князя Оболенскаго, изъ семьи Телепневых (нѣкоторые многолюдные княжескіе роды дѣлились еще на семьи: такъ были Шуйскіе-Скопины и просто Шуйскіе; Ростовскіе-Лобановы, Бахтеяровы, Голубые и т. д.). Сестра Оболенскаго была мамкою великаго князя. Шуйскіе, между которыми старшимъ былъ Василій Васильевичъ, тотъ самый,

что, бывши смоленскимъ намъстникомъ, удержалъ Смоленскъ, захватили Оболенскаго и посалили въ тюрьму, гдв онъ и умеръ, а сестру его сослали. Шуйскіе стали править и злобствовали противъ бояръ имъ недружелюбныхъ: Бъльскаго посадили въ тюрьму, кого сослади, кого казнили, даже самого митрополнта свели съ престола и посадили новаго. Но интрополить Іосифъ догадался, что и съ нимъ можеть быть то же, и потому умолиль государя выпустить изътюрьмы Бъльскаго. Разсердился на это Исанг Васильевичь Шуйскій (Василій Васильевичь уже умерь тогда) и пересталъ вздить въ совътъ государевъ. Править началь Бъльскій. Во время этихъ смуть, о воспитаніи молодаго великаго князя никто не думаль. Шуйскіе думали только о томъ, какъ бы ограбить казну: изъ посуды великаго князя они надёлали посуды себь; придеть князь Шуйскій въ великому князю сидъть въ спальню и ночью обопрется объ его кровать. И началь съ дътства Иванъ Васильевичь нелюбить бояръ. Противъ недруговъ русскихъ ничего не делали Шуйскіе: казанцы опустошали области, смежныя съ Казанью. «Хуже было, чемъ при Батыв — говорить современникъ — онъ одинъ разъ прошелся по Русской Земль, какъ молнія, пожигая города, и носъкая мечомъ христіанъ; казанцы же не выходили изъ Русской Земли, входя вмёстё съ царемъ своимъ и посъкая людей какъ пшеницу; ни на часъ не давали они покоя христіанамъ и ни одинъ воевода не могъ устоять противъ нихъ. Страхъ отъ варваровъ напалъ на всёхъ христіанъ: укрывались отъ нихъ въ лъсахъ, въ нещерахъ, въ пустыняхъ съ

женами и дътьми. Города были сожжены, или до того опуствли, что заросли мхомъ; церкви и монастыри были сожжены и осквернены; изъ священныхъ сосудовъ цили нечестивые, какъ изъ простыхъ; ризы съ иконъ обдирали и дёлали монисты и серьги женамъ и дочерямъ, и украшали свои ермолки. Надъ монахами ругались; православныхъ отводили въ плінь; и надъ стариками и больными ругались: инымъ отсекутъ руки и ноги и бросятъ какъ камень на дорогъ; другимъ рубили головы, въшали за ребра, сажали на колъ; младенцевъ же, оторвавши отъ груди матери, давили за горло, или, взявъ за ноги, разбивали о камень. Многихъ заставляли принимать свою въру; а кто не принималь ихъ въру, того продавали въ рабство въ дальнія страны». Въ 1540 году однако прогнали Сафа-Гирея отъ Мурома. Тогда прівхало изъ Казани посольство къ великому князю и сказали послы: «Государь! отдай намъвины и пошли своихъ воеводъ съ людьми, а мы темъ послужимъ тебъ, что убъемъ своего царя, или выдадимъ его твоимъ воеводамъ. Отъ царя намъ сильно тажко: у многихъ князей онъ подати поотнималъ, да крымцамъ поотдавалъ: а земскимъ людямъ великое разореніе: копитъ казну, да въ Крымъ посылаетъ.»

Тогда посланы были воеводы, и главнымъ надъними сдёланъ князь Иванъ Шуйскій и велёно имъ стоять во Владимірё и ссылаться съ Казанью. Узналъ объ этомъ Сагинъ-Гирей, тогда ставшій царемъ въ Крыму, сталъ собирать рать на Москву и повелъ съ собою всю орду; остались дома только старъ, да малъ. Съ ними шли и ногайцы, и астраханцы, и

люди турецкаго султана съ пушками и пищалями. Люди, посланные въ степь развъдать о томъ, какъ велика татарская сила, прібхали и сказали, что, по сакмамъ (слъдамъ конскихъ копытъ) идетъ должно быть тысячь до ста и по тёмъ вёстямъ послана изъ Москвы большая рать къ Окъ съ воеводою княземъ Дмитріем Бильскимг. Въ іюль подощель царь въ городу Остру (Черниговской губерніи). Когда узнали о томъ въ Москвъ, пошелъ великій князь молиться въ Чудовскій соборъ и, поклонясь гробу св. Петра чудотворца, сказалъ: «Остались мы съ братомъ малолътніе посль отца; пришла на насъ великая скорбь отъ бусурмановъ. Тебъ, чудотворче, подобаетъ о насъ молиться. Поставиль тебя Богъ стражемъ рода нашего и всего православнаго христіанства.» Изъ собора пошедъ онъ въ совъть боярскій. Ста-изъ Москвы или остаться въ городѣ? Многіе говорили, что надо убхать, другіе совътовали остаться, потому что великій князь малолётень и ёхать скоро не можетъ, и потому если будетъ погоня, можетъ случиться худо. А митрополитъ сказалъ притомъ: «что города, въ которые прежде увзжали великіе князья: Кострома и др., теперь съ Казанью не смирны, а въ Новгородъ и Псковъ государи не взжали: оттуда близки литовскій и німецкій рубежи». Ръшили бояре, что государь изъ Москвы не выбдетъ и стали укръплять городъ и разставлять ратныхъ люлей.

Когда узнали, что царь готовится перейдти черезъ Оку, то послана къ войску грамата отъ имени

государя. Въ грамать было сказано: «Крыко стойте за святыя церкви и за православное христіанство; а я за то буду жаловать не только васъ, но и дътей вашихъ; кого убьютъ, записать имя его на въчныя времена въ поминаніе; а жену и дътей буду жаловать.» Съ умиленіемъ прочли воеводы эту грамату, помирились и тъ, которые были въ ссоръ между собою. А тогда воеводы часто ссорились: быль обычай, если отецъ одного быль на службъ выше другаго, то и сынъ долженъ быть выше, а иначе внуки не могутъ уже занимать высшихъ мъстъ. Этотъ счетъ мъстами назывался мюстичествомъ. Такой обычай велся еще долго послъ и не одинъ разъ иноземцы разбивали русскія войска только потому, что воеводы мъстничали.

Темъ временемъ царь пришелъ къ Оке и сталъ готовить паромы, чтобы перевхать черезъ рвку. Воеводы послали противъ него передовой полкъ. Татары, думая, что тутъ все войско, перестали переправляться и осыпали передовой полкъ стренами; передовой полкъ дрогнулъ. Тогда на помощь къ нему подосивли остальные. И удивился царь такому иножеству людей. Позвань онъ своихъ князей и сказаль имъ: «Какъ же мив говорили, что русское войско все пошло въ Казани и встръчи мит не будетъ; а я никогда не видалъ столькихъ хорошо вооруженныхъ людей въ одномъ мёстё; да и старые татары, былавшіе въ походахъ, не видывали.» И отбили русскіе татаръ отъ берега; а по утру привезли еще въ русское войско пушекъ. Услыхалъ объ этомъ царь и убѣжалъ отъ Оки, за нимъ погнались воеводы. Но

туть сказаль царь своимь князьямь: «Получиль я большое безчестіе, привель съ собою много ордь, и Русской Землі ничего не сділаль». Чтобы сділать что нибудь, онъ пошель къ городу Происку (Рязанской губерніи). Цільй день приступали татары къ городу; къ вечеру послали сказать воеводі: «Сдай городь, царь милость поважеть; а не сдашь, царь возьметь городь: не взявши городь, не пойдеть прочь.» — «Божінмь велініемь — отвічаль воевода — городь ставится, а безь Божьяго велінія кто можеть взять городь: пусть подождеть царь немного: за вами плуть вслідь наши воеводы!» И вь самомь діль воеводы подходили, царь узналь объ этомъ и пошель на-спіхь назадь.

Вскорь посль этого бояре, пріятели Шуйскихъ, недовольные тъмъ, что всъмъ правиль Бъльскій, посадили его подъ стражу, позвали въ Москву изъ Владиміра князя Івана Шуйскаго. Все это делалось, не спросясь государя, которому тогда было только 12-ть лътъ. Бояре ворвались даже въ комнаты государя, искали тамъ митрополита и не нашли, пошли потомъ въ келью, кидали каменьями въ окна. Едва оставили его въ-живыхъ, но свели съ престола и отослали въ Кириловъ-Белозерскій монастырь; а Бельскаго соснали въ Белоозеро, где черезъ три мфсяца онъ быль убитъ. Править начали опять Шуйскіе. Они такъ возгордились, что (черезъ два года) взяли изъ комнатъ государевыхъ его любимца Воронцова, стали бить его и едва не убили. Самъ великій князь просиль за него и тогда они пощадили; но все-така выслади изъ Москвы. Ивану Васильевичу

было уже 14 лътъ. Надовло ему своеволіе боярское и вельть онь разь своимъ исарямъ схватить Андрел Шуйскаго и вести въ тюрьму; на дорогѣ Шуйскаго убнли. Другіе ихъ пріятели были разосланы по разнымъ городамъ. Сътъхъ поръ Иванъ Васильевичъ началъ править самъ; но такъ какъ онъ все-таки былъ еще молодъ, то многое делали за него его дядья, князья Глинскіе. Въ 1547 году вънчался Иванъ Васильевичъ на царство и сталь съ тъхъ поръ называться царемо и великимо княземо. Черезъ двв недвин послв царскаго вънчанія вступиль онъ въ бракъ съ Анастасією Романовною, изъ рода Захарыныхг. Царицу Анастасію любила вся Россія за ея доброту къ бъднымъ и вротость, и когда наступило потомъ безгосударное время и обуяли Русь иноплеменники и свои разбойники и крамольники, вспомниль народъ о кроткой царицъ и въ память ея выбралъ на престоль Михаила Өедоровича Романова, сына ея племянника, митрополита Филарета. Съ тъхъ поръ началь парствовать въ Россіи домъ Романовыхъ.

Вскорт нослт свадьбы начались сильные ножары въ Москвт; горто и въ Кремлт; сгорто и царскій дворець; митрополить едва вышель изъ храма Успенскаго съ иконою письма Петра чудотворца, и охватило его дымомъ и жаромъ; когда онъ тайникомъ сходилъ къ Москвт ртк веревка оборвалась и его едва живаго привели въ село Носос. Въ Кремлт сгорто монастыри, сгорто деревянныя крыши на стът кремлевской; башню, гдт лежалъ порохъ, взорвало; въ Китат городт сгорто 1,700 человтъ. Царь съ

15 June

царицею убхали за Москву рбку въ село Воробоево; а въ Москвъ недобрые люди стали сваливать пожаръ на князей Глинскихъ. Народъ взволновался; князь Юрій Глинскій спрятался въ церквъ; его вытащили и убили; перебили также много людей Глинскихъ; приходили съ крикомъ въ Воробьево и говорили, что во дворцъ пряталась княгиня Глинская, о которой увъряли, что она колдовствомъ зажгла Москву. Государь велълъ казнить бунтовщиковъ.

Когда во время пожара царь быль въ Воробьевѣ, къ нему пришелъ священникъ Благовѣщенскаго собора Силгеестръ (въ Благовѣщенскомъ соборѣ вѣнчади царскія свадьбы и старшій протоіерей благовѣщенскій быль царскій духовникъ). Онъ сталъ говорить царю, какъ много зла надѣлалось въ его малолѣтство и какъ ему самому слѣдуетъ управлять. Сталъ каяться царь Иванъ Васильевичъ и полюбилъ особенно Сильвестра, съ которымъ послѣ совѣтовался во всѣхъ дѣлахъ.

Прошло три года, царь уже возмужаль, было ему 20 лёть; видёль онь, какь много неправды и крамоль и ссорь, и посовётовался съ митрополитомь, какь все это прекратить и по совёту его созваль въ Москву изъ городовъ людей выборныхъ. Въ первое воскресенье, когда съёхались выборные люди, вышель царь и митрополить со всёмъ духовенствомъ и со святыми крестами и иконами. Взошелъ царь на Лобное Мисто и сказалъ митрополиту: «Молю тебя, святой владыка, будь намъ помощникъ; я знаю, что ты желаешь всякаго блага. Остался я послё отца своего четырехъ, а послё матери восьми лёть;

сильные мои бояре обо мив не радели, были самовластны, сами себъ почести похищали моимъ именемъ и занимались хищеніемъ, и обидами, и корыстью. Лихопицы и хищники! Какой отвътъ дадите теперь? а я же чисть отъ крови. Ожидайте отъ меня возлаяніе.» Потомъ, оборотясь къ народу, сказалъ: «Люди намъ дарованные Богомъ! молю васъ, върьте Богу, а насъ любите. Нынъ обидъ и разореній, какія вы понесли отъ нашей ліности и безпомощства и отъ неправды бояръ нашихъ, всъхъ исправить нельзя; а теперь я самъ буду судья и оборона, и стану неправду разорять и похищенное возврашать!» Потомъ подозвалъ къ себъ Алексъя Адашева и сказалъ ему: «Алексъй! взялъ я тебя изъ нищихъ потому, что слышаль о доброть души твоей. Принимай челобитныя у бъдныхъ и обиженныхъ, и разсматривай ихъ. Не бойся сильныхъ и славныхъ; все разсматривай съ испытаніемъ и намъ доноси: бойся только Бога».

Вслёдъ затёмъ царь поручилъ своимъ боярамъ составить новый Судебникъ, въ которомъ были бы дополнены правила о судѣ, изданныя дѣдомъ его. Послѣ составленія Судебника созвалъ царь духовенство и на соборѣ задалъ сто вопросовъ о томъ, какъ бы исправить разные непорядки въ тогдашней духовной жизни. Изъ отвѣтовъ на эти вопросы составилась книга Стоглавъ.

Тъмъ временемъ въ Казани умеръ Сафа-Гирей; послъ него осталась вдова царица Сююнбека и двухлътній сынъ Умемышъ-Гирей. Этого-то мальчика казанцы объявили своимъ царемъ; были однако и та-

кіе, которые послали просить царя въ Крымъ. Не могъ допустить въ Казани новаго царя изъ крымцевъ царь Иванъ Васильевичъ, и самъ собрался войною на Казань; онъ ходилъ къ Казани годъ тому назадъ, но за разливомъ Волги долженъ былъ вернуться; а воеводы его воевали казанцевъ безъ успѣха. Теперь же царь двинулся зимою (4 ноября 1549 года). Зима была морозная; люди и лошади мерзли; но царь все теривлъ. Подъ Казанью сошлось 60,000 войска. Казалось Казань должна быть взята: царь быль малольтень; мурзы многіе перешли на службу къ царю русскому; но казанцы храбро отстаивали свой городъ: бой тянулся цёлый день и кончился ничьмъ; а тамъ ношли оттепели: пушки перестали стрелять; потомъ ледъ разломало, дорогинснортились, перестали подвозить припасы. Пришлось идти назадъ. По дорогъ зашелъ царь на Круглую гору урвки Свіяги. Понравилось ему это мёсто и сказалъ онъ: «Здёсь будеть городъ христіанскій; стёснимъ Казань: Богъ вдастъ намъ и ее въ руки». Надругой годъ на этомъ мёстё стали строить новый городъ — Свіяжско, куда посланъ былъ царь Шахо-Али. Перевянныя стёны и церкви для новаго города рубили въ Угличи и по Волгъ сплавляли до Свіяги. Пока еще городъ не быль заложень, здёсь собралась новая рать, посланная къ Казани съ княземъ Серебрянныма. Серебрянный сдёлаль набёгь на Казань и, возвратясь, принался строить городъ; воины его принялись рубить лёсь, который покрываль гору; очистивши мѣсто, размѣрили его, окронили святою волою и начали постройку. Въ четыре недели выстроили городъ. Жители нагорной стороны Волги: чуваши, мордва, черемисы, увидя новый городъ, сибшили покориться русскому царю; ихъ приписывали къ Свіяжску, брали съ нихъ дань, заставляли ходить въ Казань; за то царь ихъ ласкалъ; ихъ старшины ъздили въ Москву, гдъ ихъ кормили, поили и дарили. Такъ началось русское господство въ той странъ; недалеко уже было и до покоренія Казани.

Въ Казани темъ временемъ началась рознь: крымцы, которые пришли туда съ бывшими царями и оставались при молодомъ царъ Утемышъ, стали надобдать казанцамъ и начали казанцы переходить въ русскимъ. Когда въ походъ къ Вяткъ, ихъ побили русскіе, казанцы послали просить у царя Ивана Васильевича дать имъ царя Шахъ-Али, а Утемыша съ матерью взять къ себъ. Такъ и было сделано: въ Свіяжскъ посланъ былъ Алексви Адашевъ сказать Шахъ-Али, что государь жалуетъ его царствомъ казанскимъ, только съ темъ, чтобы горная черемиса (которая живеть по горной сторонъ Волги) отошла отъ Казани въ Свіяжску, и чтобы русскіе пленные, которыхъ насчиталось до 60,000 были выпущены. Не хотълось новому царю уступать черемису; зналь онь, что казанцамь будеть это противно; попробоваль-было попросить, да бояре отвътили ему, что государь не уступитъ. Дълать нечего, надо было согласиться. Такъ Шахъ-Али выбхалъ въ Казань.

При царѣ Шахъ-Али (чтобы казанцы не сдѣлали ему зла) были татары, пріѣхавшіе съ нимъ изъ Касимова, гдѣ онъ прежде былъ царемъ, да стрѣль-

цы русскіе, и жили всё они въ его дворё. Пріёхавши въ Казань, замътилъ царь Шахъ-Али, что ему не будеть спокойно: казанцы никакъ не хотъли уступить Россіи черемисы и сталь онъ посылать къ государю просить отдать назадъ эту черемису. Государь отказываль ему; отдать, значило опять позволить казанцамъ грабить русскія мъста и дать усилиться этому разбойничьему гивзду; не было бы нокоя во всёхъ городахъ волжскихъ. Въ Казани же оттого было неспокойно, что мурзы казанскіе выпустили не всёхъ русскихъ и которыхъ оставили у себя, тъхъ сажали въ ямы; царь Шахъ-Али не унималъ ихъ, говорилъ: «боюсь бунта». Да и поблажкою ничего не сдёлаль; мурзы, которымь онь и потому быль противень, что уступиль черемису, стали ссылаться съ ногайскими татарами, кочевавшими за р. Япкомъ (теперь Уралъ) и звать ихъ на своего царя. Узналь объ этомъ Шахъ-Али, зазваль техъ мурзъ къ себъ на пиръ и тамъ перебилъ ихъ всъхъ.

Когда услыхаль объ этомъ царь Иванъ Васильевичь, то подумаль, что пришла пора взять Казань совсёмъ за себя и нослаль сказать казанскому царю: «Видишь ты какъ лгутъ казанцы; они и брата твоего Джанъ-Ами убили и тебя не разъ выгоняли; введи къ себѣ въ Казань русскія войска.»— «Самъ знаю — отвѣчалъ царь — что въ Казани мнѣ прожить нельзя, — если государь отдастъ горную черемису, то жить будетъ можно и будетъ при мнѣ Казань крѣпка государю.» Отвѣчали ему на то воеводы, что этого сдѣлать нельзя, что тогда не удержаться Свіяжску; а Свіяжскъ нуженъ какъ охрана отъ

разбоевъ. На то Шахъ-Али отвѣтилъ: «Тогда придется мнѣ бѣжать къ государю.» — «Л коли такъ, — сказали послы — отчего не введешь русскихъ ратныхъ людей въ Казань?» — «Я бусурманъ — отвѣчалъ Шахъ-Али — и противъ своей вѣры не пойду, да и государю измѣнить не хочу; все, что могу сдѣлатъ: извести злыхъ людей, которые противъ государя.» Съ тѣмъ послы и уѣхали.

Рознь въ Казани не переставала: одни пришли къ царю Ивану Васильевичу и просили его свести царя Шахъ-Али, а имъ дать своего намѣствика; другіе послали къ ногайцамъ просить у нихъ царя. Шахъ-Али никто не хотѣлъ: его не любили и за то, что мурзъ избилъ и за то, что поступился такою большою частью царства. Царь Иванъ Васильевичъ послалъ въ Казань Адашева сказать царю Шахъ-Али, чтобы онъ выѣхалъ. Царь Али, когда ему повѣстили волю государеву, отвѣтилъ: «Самъ отдать вамъ бусурманскаго города не хочу; а жить мнѣ здѣсь нельзя: казанцы убьютъ; да и ѣхать прямо нельзя, а надо бѣжать» — и уѣхалъ будто бы рыбу ловить и такъ пріѣхалъ въ Свіяжскъ.

Когда царь ушелъ, казанцы поклялись принять русскихъ воеводъ, но лишь только пришли къ городу воеводы, то затворили городъ, а сами послали къ ногайцамъ за княземъ Ядигаромъ, котораго хотъли взять къ себъ въ цари. Стали тогда въ Казани собираться татары со всъхъ сторонъ: чуяли всъ, что когда царь Иванъ Васильевичъ возьметъ Казань, никогда уже не вставать больше татарской власти и

за Казанью придеть чередъ Астрахани, а тамъ когда нибудь доберутся и до Крыма.

Готовились казанцы, готовился и царь къ походу. Въ апрълъ 1552 года собралъ царь на совъть брать. евъ своихъ: роднаго Норія и двоюроднаго Володиміра Андреевича, митрополита и бояръ. На совъть говорили о томъ, идти-ли самому царю въ походъ на Казань или остаться, потому что можеть придти крымскій царь. Много говорили. Наконецъ самъ царь сказалъ: «Никакъ не могу видеть гибели людей, преданныхъ мнв самимъ Богомъ; какъ скажу Богу: се азъ и люди, а что до другихъ нашихъ недруговъ, то уповаю на того же милосердаго Бога; увидитъ нашу въру неотложную и избавить всвхъ насъ.» Тогда положено было, что въ Свіяжскъ посланы будуть на судахь пушки и всякіе запасы съ судовою ратью; а потомъ самъ царь пойдетъ сухопутьемъ на Муромъ и въ Муромъ вельно было собираться ратнымъ людямъ изо всёхъ городовъ. На Каму посланы были другіе воеводы съ Вятки. Они должны были мёшать Ядигару пройдти въ Казань: но Ядигаръ перебрался тайно съ немногими людьми и сълъ на парство. Когда прибыли въ Свіяжскъ воеводы, они нашли, что черемиса бунтуетъ и пристаетъ къ казанцамъ. Въ самомъ Свіяжскъ начались бользни, особенно цынга. Воины упали духомъ; въ Москвъ митрополить торжественно совершаеть молебень съ водосвятіемъ и чтобы духовно утвшить унывшихъ, посылаеть имъ святой воды при своемъ поучительномъ посланіи.

Въ мав началъ собираться въ походъ самъ царь.

Распределиль онъ воеводъ, призваль къ себе изъ Касимова царя Шахъ-Али и сталъ царь Шахъ-Али совътовать номедлить походомъ до зимы, потому что лътомъ трудно воевать казанскую землю, гдъ много озеръ и болотъ. «Я уже отпустилъ воеводъ въ судахъ — отвъчалъ царь Иванъ Васильевичъ — послано много людей и пушекъ и запаса; а что до дороги, то надёнось на номощь Божію: онъ и непроходимыя мъста проходимыми сотворитъ.» Положено было, что царь пойдеть на Коломну; а царю Шахъ-Али вельно было жхать на судахъ. Около 16-го іюля вышелъ Иванъ Васильевичъ изъ Москвы. Сталь онъ прощаться съ царицею и просить ее часто молиться за него, за себя, за всёхъ православныхъ. Молча слушала его слова царица; потомъ отъ великой скорби едва не унала безъ чувствъ на землю, если бы не поддержалъ ее царь. Долго не могла она ничего сказать, а потомъ сквозь слезы промолвила: «Свѣтъ очей монхъ! ты хочешь душу свою положить за православную въру, какъ жемит не горевать?» Поручивъ и царицу и городъ молитвамъ митрополита, благословился у него царь Иванъ Васильевичъ. Еще не дойдя до Коломны узналъ государь, что къ Окъ идетъ крымская рать. По этимъ въстямъ остановился царь въ Коломив, чтобы дать отпоръ крымцамъ. Здёсь узналь онь, что татары пришли къ Туль, и тогда же послаль къ Туль воеводу своего князя Андрея Курбскаго, а самъ пошелъ къ Каширъ. Когда пришель Курбскій, татары испугались, стали разбъгаться: они думали, что пришелъ самъ царь; когда же узнали, что русскихъ только 150,000, встунили съ ними въ бой; бились полтора часа и побъжали татары.

Тогда царь воротился въ Коломну и отсюда послаль въ Москву пушки и верблюдовъ, которые отняты были у крымскаго царя Изъ Коломны черезъ Владиміръ пошелъ царь въ Муромъ и пришелъ туда іюля 13-го; 20-го іюля вышелъ изъ Мурома и пошелъ стенью (по тогдашнему полемъ); на дорогъ узналъ онъ, что черемиса опять покорилась. 13-го августа пришелъ царь въ Свіяжскъ. Такимъ образомъ съ Москвы до Свіяжска шли почти два мъсяца. Въ Свіяжскъ было положено идти на Казань, но съ пути послать граматы къ царю казанскому и къ казанцамъ, и звать ихъ покориться: на эти граматы царь казанскій отвъчалъ, что готовъ биться; русскіе уже двигались къ Казани. Изъ самихъ татаръ были такіе, которые на пути приставали къ русскимъ.

Отъ бъглецовъ узнали, что царь Ядигаръ хочетъ биться до послъдняго истощенія и что кръпкую надежду кладуть казанцы на нъкоего Япанчу, которому поручено съ выборными ратниками състь въ Арской застить (отъ кръпости казанской до города Арска на шестьдесятъ верстъ идетъ Арское поле; на немъ-то и была эта засъка въ десяти верстахъ отъ города Казани). Въ самой Казани у царя было 30,000 человъкъ войска. Казанъ показалась нашимъ воинамъ сильною кръпостью. Ее обтекаютъ двъ ръки: Казанка и Булакъ, очень тинистый и трудный для перехода; городъ былъ построенъ на крутой горъ и кромъ ръкъ былъ еще глубокій ровъ; здъсь

же на горъ стояли каменныя палаты царскія и мечети.

Подходя въ городу, царь велёлъ войску остановиться на царскомъ лугу, развернуть ту хоругвь, которая нъкогда была съ Дмитріемъ Донскимъ на Куликовомъ полъ и служить молебенъ. Послъ молебна созвавъ къ себъ и воеводъ, и воиновъ, сталъ говорить имъ: «Пришло время нашему подвигу; потщитесь пострадать единодушно за святую вфру, за нашу братью православныхъ христіанъ, что полонены много лътъ тому назадъ и злостраждутъ отъ казанцевъ. Не пощадимъ головъ своихъ; это не смерть, а животъ: умереть все-таки придется, не теперь, такъ послъ. На то я съ вами и пришелъ; лучше я хочу умереть, чёмъ видёть за грёхи свои поруганіе Христа и мученіе людей, которые мив ввьрены. Господь пошлетъ намъ, можетъ быть, свою милость; да будеть воля Его. Я же готовъ жаловать васъ; а кто пострадаетъ, того семейство буду жаловать». — «Видимъ, государь! — отвъчали со слезами воины — что ты твердъ въ законъ и за православіе не щадишь себя, да и насъ утверждаешь; должно единодушно помереть, сражаясь съ агарянами.» Тогда, помолясь, царь сёль на аргамака (коня), распорядился, гдв стоять воеводамъ и пошель къ городу. Это было 23-го августа.

Пока подходили русскіе, въ городі было тихо: многіе люди, небывшіе въ бою, думали, что царь казанскій біжаль со страха, люди бывалые поняли, что туть-то и должно опасаться. Въ самомъ ділі, едва только 7,000 стрільцовъ перешли по мосту

черезъ Булакъ, какъ 15,000 татаръ, конныхъ и пѣ-шихъ, напали на нихъ: унашихъ конницы не было; но они отстояли грудью. Казанцы ушли въ городъ. На другой день послъ того, какъ наши стали у города, поднялась сильная буря, снесла шатры царскіе и, что всего хуже, разбила на Волгъ нъсколько судовъ съзапасами. Вонны встревожились; спокоенъ остался только царь: онъ распорядился о присылкъ припасовъ изъ Москвы.

Съ тъхъ поръ дня не проходило безъ боя, особенно тревожилъ русскихъ Япанча изъ своей арской засвки: онъ то нападаль на войска, то мешаль кормовщикамъ добыть въ окрестности припасы, потому что послѣ несчастія съ судами люди питались только сухимъ хлъбомъ. Когда хотъли въ Казани, чтобы Япанча напалъ на русскихъ, то ставили знамя на башнь; увидить это знамя Япанча и делаеть набътъ. Не истребивъ его, нельзя было взять Казани и потому царь отрядилъ князя Александра Горбатаго уничтожить Япанчу. Вышель князь Александръ съ 45,000 человъкъ конной и пъшей рати. Спряталь онь свое войско за горою, и послаль въ льсь небольшіе отряды; Япанча кинулся на нихъ; они побъжали, отманили его отъ лъсу и тогда русскіе разбили ихъ и забрали много ильнныхъ, которыхъ и подвели къ стънамъ Казани. Привязали ихъ къ кольямъ и стали уговаривать казанцевъ сдаться, а то грозили побить илънныхъ. Казанцы вмъсто отвъта стали стрълять по плъннымъ: «Лучше-говорили они — видъть васъ мертвыми отъ руки мусульманской, чёмъ убитыми отъ необрёзанныхъ».

Думали взять городъ недостаткомъ воды и отръзали его отъ Казанки. Казалось бы воды у нихъ не было, а казанцы все держатся. Удивило это царя и спросиль онь о томъ у выбажихъ и пленныхъ казанцевъ; тъ сказали ему, что ходятъ казанцы подземельемъ къ ръкъ. Велълъ царь нъмцу инженеру (по старинному размыслу) подкопаться подъ тоть тайникъ; копали десять дней и, наконецъ, услыхали надъ собою голоса татарскіе: доложили государю; государь приказалъ подложить въ подкопъ 11 бочекъ пороху. Рано утромъ, когда царь объёзжалъ войско, подкопъ взорвало: полетъли на воздухъ люди, взорвало и ствну городскую; наши ворвались въ проломъ и избили много татаръ; но татары заставили ихъ выдти и починили ствну. Воды однако все-таки у нихъ не было. Началась рознь: одни думали сдаться; другіе стали конать воду и доконались до смраднаго источника, изъ котораго и брали воду до взятія города.

Передъ воротами *царскими*, главными въ городъ, велълъ царь Иванъ Васильевичъ поставить большую башню, съ которой стръльцы наши стръляли изъ пищалей по улицамъ городскимъ; стали казанцы прятаться въ ямахъ, вырытыхъ подъ стънами, воротами и *тарасами* (деревянными башнями, поставленными за рвомъ передъ каждыми воротами) и, поочередно вылъзая изъ этихъ ямъ, бились съ русскими.

Царь приказаль *князю Воротынскому* подкатить *туры* (плетушки, набитыя землею) ко рву, окружавшему городъ, потому что изъ-за нихъ легче было стрёлять. Это было сдёлано въ нѣсколько дней; изъ за туровъ наши бились успѣшио. Однажды, когда, утомившись, пошли отдыхать и сѣли обѣдать, десять тысячъ казанцевъ вылѣзли изъ своихъ ямъ, подошли къ турамъ, прогнали тѣхъ, которые тутъ оставались и завладѣли пушками. Наши вышли и стали отбивать: много воеводъ нашихъ было ранено; раненъ былъ и Воротынскій, и если бы не подоспѣли муромцы, не отбить бы казанцевъ. Муромцы погнали ихъ до рва; казанцы побѣжали такъ, что давили другъ друга. Государь навѣстилъ раненыхъ воеводъ и благодарилъ всѣхъ за службу.

30-го сентября подложили пороху подъ тарасы: и землянки казанцевъ у Арскихъ воротъ полетъли на воздухъ. Пока казанцы еще не оправились отъ испуга, наши подкатили туры къ самымъ воротамъ. Ономнидись казанцы и высыпали изъ города: сильно бились съ ними наши воины; самъ царь вы-**Вхаль** къ городу. Увидали его русскія войска и еще сильнее стали биться: стрельцы стреляли изъ иищалей; безпрестанно летвли въ городъ огненныя ядра. Бились и рукопашно, и взошли уже русскіе на городскую ствну (то была деревянная ствна дубовая, внутри засыпанная землею; авнутри быль еще кремль каменный) и взяли башню у Арскихъ воротъ. Князь Воротынскій просиль государя назначить въ этотъ день приступъ; да другіе полки еще не были готовы и приступъ былъ отложенъ до другаго дня. Государь велёль выёхать своимы людямы изъ ствиъ казанскихъ (осталась за нами арская башня); вельно зажигать и ствну, и мосты. Шли съ ропотомъ; а мосты и стѣны зажгли и горѣло всю ночь. На другой день 1-го октября въ воскресенье набыть приступу. Велълъ государь сыпать ровъ лёсомъ и землею. Хотёлось еще царю миновать кровопролитія и послаль сказать казанцамъ: «Бейте челомъ царю; выдайте изменниковъ и государь оставить свой гибвъ на васъ и не сдблаеть вамъ зла». - «Не бъемъ челомъ! - отвъчали въ одинъ голось казанцы — на ствнахъ и въ башнв русь, а мы иную ствну поставимъ, и всв умремъ, или отсидимся». Послё этого отвёта надо было готовиться къ приступу: царь распределилъ где кому стоять изъ воеводъ; велълъ вести подкопъ подъ стъну. Ночь всю проговориль онъ съ своимъ духовникомъ, поутру надъль юмшана (стальная кольчатая рубашка) и пошель къ объднъ, ожидая когда взорветь подкопъ.

Объдня началась рано; взошло солнце; діаконъ читалъ евангеліе и только прочелъ онъ: «и будетъ едино стадо и единъ пастырь», послышался какъбудто громъ и потряслася земля. Царь подошелъ къ двери и увидалъ, что стъну взорвало; летъли бревна и люди. Царь опять взошелъ въ церковь и во время ектеніи, при словахъ: «еще молимся Господу Богу нашему помиловати государя нашего царя и великаго князя Ивана Васильевича всея Руссіи, и подати ему державы, кръпости, побъды пребыванія; о еже Господу Богу нашему наиначе поспъшити, и направити его во всемъ, и покорити подъ нозъ его всякаго врага и сопостата», грянулъ второй ударъ, еще страшнъе перваго.

И пошло тогда царское войско со всёхъ сторонъ на городъ, призывая Бога на помощь; татары же бились отчаянно: «Умремъ всё за свой городъ!» Парь стояль въ церкви и молился со слезами за свою рать. Тогда пришель въ нему одинъ бояринъ и сказалъ: «Государь! время тебѣ ѣхать: бьются твои воины крупко». — «Подожду до конца обудни — отвучаль царь — получу совершенную милость отъ Христа.» За первымъ бояриномъ пришелъ второй и сказалъ: «Время царю тхать; увидя царя, воины укртнятся». Тогда царь, помолясь Богу и приложась къ образу чудотворца Сергія, пошелъ къ войску и увидалъ, что знамена русскія уже на стънъ городской. Пріжхаль царь, вонны еще больше ободрились и бились и на ствнахъ городскихъ и въ улицахъ. Заперлись татары въ своей мечети и оттуда выбили ихъ русскіе. Другіе заперлись въ царскомъ домѣ вийстй съ царемъ своимъ Ядигаромг. Тимъ временемъ тъ, кто остался въ царевъ дворцъ, увидъли, что не отстоять имъ Казани, вывели царя своего на высокую башню и сказали: «Пока была у насъ столица, бились мы за землю свою до конца; теперь отдаемъ вамъ царя нашего, а сами идемъ въ поле пить съ вами последнюю чашу и отдали царя, а сами вышли изъ дворца, хотѣли пройти черезъ рѣчку Kaзанку, сквозъ станъ Курбскаго. Здёсь начали стрёдять по нимъ изъ пушекъ и повернули они внизъ по берегу и стали раздъваться, чтобы переплыть ръку, въ этомъ мъсть мелкую. Курбскій перегородиль имъ дорогу. Хотя остальныя войска наши, стоявшія на гор' крутой и высокой, не могли придти на помощь и самъ Курбскій быль тяжело раненъ, все-таки татары дрогнули и побъжали. Догонять ихъ царь послалъ своихъ воеводъ и немного казанцевъ осталось въ-живыхъ.

Когда привели царя казанскаго къ царю Ивану Васильевичу, онъ принялъ плѣннаго милостиво, но велѣлъ брать въ плѣнъ только женъ и дѣтей, а мужчинъ избивать за измѣну ихъ. Въ городѣ накопилось столько убитыхъ, что ходить можно было только по трупамъ; рвы были полны мертвыхъ тѣлъ, а тамъ, гдѣ сильнѣе бились, трупы лежали одинъ на другомъ г овень со стѣнами городскими.

Такъ взята была Казань. Царь Иванъ Васильевичъ прежде всего сившилъ благодарить Бога: «Слава Тебь Господи Інсусе Христе, Сыне Божій! — сказаль онь, поднявши руки къ небу: — Ты даль намь побъду навраговъ, чемъ заплачу Тебъ, Господи, за то, что Ты даровальмив»? Потомь велёль по полкамь пёть молебны, а на томъ мъстъ, гдъ стояло во время битвы царское знамя, водрузиль животворящій кресть и на томъ мъстъ приказалъ строить церковь. Затъмъ пришли къ царю воеводы и поздравили его съ завоеваніемъ царства казанскаго. Вельлъ тогда царь очистить отъ труповъ улицу до царева двора. Здёсь снова всъ славили Бога: «Благодаримъ Тебя, Христе Боже, что сделаль надынами чудо: вы мёстё темномъ далъ возсіять свёту истины; вмёсто Магомета воздвигъ Свой Крестъ животворящій и въ единъ часъ погубилъ невърный родъ и съ царемъ ихъ.» Потомъ велёлъ царь гасить тё мёста, гдё еще былъ пожаръ. Добычу и пленниковъ все отдалъ онъ своему войску, а себѣ взялъ только плѣннаго царя, да знамена и пушки городскія.

Затемъ покорилась царю русскому вся земля Казанская. Послалъ онъ съ въстью о томъ въ Москву. 4-го октября очистили весь городъ отъ мертвыхъ тълъ и государь повхалъ по городу; по серединъ Казани выбралъ онъ мъсто для соборной церкви, а потомъ пошелъ по ствнамъ съ крестами и святой водой и освятили ствны городскія. Заложивъ церковь и поставивъ воеводу въ Казани, царь отправился назадъ въ Москву октября 11-го. До Нижняго и въ Свіяжскъ и въ Нижнемъ встръчали его съ радостью и торжествомъ. Изъ Нижняго фхалъ царь на Владиміръ, Суздаль и Юрьевъ, гдъ тоже радостно встрвчали его. Не довзжая Москвы, ночеваль онъвъ своемъ селъ Тайницкомъ; здъсь поздравлялъ царя князь Юрій, брать его. Въ Москвъ встрътило его такъ много народа, что едва помъщались по объ стороны пути и весь народъ кричалъ: «Многа лъта царю благочестивому, побъдителю варварскому, избавителю христіанскому!» У Срътенскаго монастыря встрётиль его митрополить со всёмь духовнымь чиномъ. Послъ этой встръчи переодълся царь въ царское одъяніе: надълъ на голову вънецъ Мономаховъ, на шею животворящій кресть, на плечи бармы и во всемъ своемъ царскомъ нарядъ пошелъ въ церковь Успенія и со слезами благодарилъ Бога за Его великія милости. Оттуда пошель късвоей царицъ, которая еще не оправилась послъ рожденія сына Дмитрія. Радостную въсть о рожденіи наслъдника узналь царь на цорогь. Свытель и радостень быль царь Ивань Васильевичь послы побыдныхы подвиговь; дариль онь всых богатыми дарами: шубами, иноземными кубками и дорогими ковшами. Три дня свытло праздноваливь его палатахь, ивъэти три дня роздано подарковь на сорокы тысячы рублей (на нынышнія деньги около полмиліона); кромы того всымь воинамь были увеличены номыстья. Въ память казанскаго взятія построень въ Москвы Покровскій соборь, который называется въ просторычи церковью Василія Блаженнаго, потому что на кладбищь, бывшемь здысь прежде, погребень быль этоть Блаженный, скончавшійся не задолго до того времени.

Изъ Москвы царь повхалъ къ Тронцъ, гдв крестилъ своего новорожденнаго сына; возвратясь же, занемогъ горячкою. Бользнь была такъ сильна, что онъ составилъ духовное завѣщаніе. По завѣщанію царство онъ отдаваль сыну своему; сынъ быль еще малъ и бояре, а особенно князь Володиміръ Андреевичь, двоюродный брать царя, могли бы крамольничать. Потому и стали говорить царю, чтобы онъ взяль присягу съ князя Володиміра. Присягать князь Володиміръ не захотёль и когда князь Воротынскій (что такъ сильно бился подъ Казанью) началь его уговаривать, онъ сказаль Воротынскому: «Ты бы со мною не бранился и мнв не указываль».— «Я клялся, отвътилъ Воротынскій, всею душею служить царю и царевичу; велять онъ, я готовъ не только браниться, но и биться съ тобою.

Смотря на князя Володиміра, и другіе бояре замыслили ослушаться царя: были такіе, которые по-

мнили, что было въ малолетстве царя Ивана и залумывали царемъ взять Володиміра. Сильно спорили и шумбли. Услыхалъ шумъ больной царь и сказалъ имъ: «Если не хотите цъловать крестъ сыну, стало быть у васъ есть другой государь; а вы мив не однажды объщали не искать другаго государя. Я хочу, чтобы вы цёловали крестъ моему сыну и Захарынымъ (родные царицы Анастасіи). Не могу много говорить съ вами; скажу только, что кто не хочеть служить государю въ пелёнкахъ, тотъ не будетъ служить и взрослому. Если мы вамъ ненадобны, пусть все надеть на вашу душу.» И стали тогда бояре отговариваться, чёмъ каждый умёль: «Въдаетъ Богъ, да ты, государь — сказалъ Оедоръ Адашевъ, отецъ Алексвя, — что мы готовы целовать престъ твоему сыну, только не хотимъ служить Захарынымъ: много мы видёли бёды отъ бояръ въ - твое малолътство.»

Послѣ толковъ и криковъ стали главные бояре одинъ за однимъ присягать. Тогда написали присяжный листъ и поднесли его князю Володиміру; Володиміръ отказался присягать. «Не хочешь крестъ цёловать — сказалъ царь — пусть падетъ на твою душу что случится, мнѣ до того дѣла нѣтъ.» Такъ и ушелъ изъ дворца, а вечеромъ созвалъ своихъ служивыхъ людей и сталъ дарить ихъ деньгами. Показалось это сомнительнымъ вѣрнымъ боярамъ и нерестали они пускать князя Володиміра къ царю. На другой день собралъ царь всѣхъ вѣрныхъ бояръ и сказалъ имъ: «Бояре! вы клялись служить мнѣ и сыну моему. Если Богу будетъ угодно призвать ме-

ня къ себъ, то помните свою клятву, не дайте боярамъ извести моего сына, а если будетъ нужно, бъгите съ нимъ въ чужую землю. А вы, Захарьины! неужели вы думаете, что бояре васъ пощадять? они убьють вась первыхъ: такъ постойте до смерти за моего сына и его мать; не дайте жены моей на поруганіе боярамъ.» Зам'єтили и остальные бояре твердость государя; подумали, что худо имъ будетъ, если царь выздоровъетъ, и стали присягать. Такъ кончилась эта смута. Запомнилъ ее царь Иванъ Васильевичь, только молчаль до перваго случая и когда выздоровёль, никому не показаль немилости. Послё выздоровленія побхаль онь молиться по монастырямъ, доёхалъ до Кирилова Бълоезерскаго, а на возвратномъ пути умеръ царевичъ Дмитрій. Скоро однако родился у царя другой сынъ, царевичъ Иванъ.

Въ 1557 г. почти даромъ досталось Россіи другое татарское царство — Астраханское, гдѣ укрылись послѣдніе потомки царей Золотой орды Сарайской. Астрахань, которая стоитъ у моря и богатѣетъ отъ торговли, была мѣстемъ привольнымъ; вблизи отъ нея со всѣхъ сторонъ степи, приволье для кочевыхъ татаръ; а за Ураломъ рѣкою (прежній Яикъ) кочевали татары ногайскіе, храбрые и дикіе, которые когда-то съ Эдигеемъ приходили на Москву и завладѣли Сараемъ. Однимъ только не могло держаться Астраханское царство: татарскіе князья ссорились другъ съ другомъ и одинъ другаго прогонялъ изъ Астрахани. Оттого тамъ цари и держались не долго. Что погубило Казань, то погубило и Астраханы. Въ то время, когда взята была Казань, въ Астрахани

парствоваль Ямгурчей. Этоть царь сначала хотыльбыло покориться Россіи, но во время казанской войны его сбили царь крымскій и ногайскій мирза, отець казанской царицы Сююнбеки. Когда все кончилось, парь Иванъ Васильевичъ задумалъ наказать Ямгурчея и посадить на его мъсто преждебывшаго царя Дербыша и потому въ 1554 г. послалъ на Астрахань свою рать подъ начальствомъ князя Проискаго. Цередовой русскій отрядъ разбиль астраханцевь; оть плънныхъ узнали, что царь Ямгурчей ждеть русскихъ въ пяти верстахъ отъ Астрахани; пришли, а Ямгурчей уже бъжалъ. Въ Астрахани посадили Дербыша, который объщаль быть върнымъ царю русскому и платить ему въ годъ 40,000 алтынъ (въ алтынъ 3 конъйки) и 3,000 рыбъ; русскіе могли ловить въ моръ рыбу безданно. Недолго и Дербышъ былъ въренъ; онъ сталъ нереписываться съ Крымомъ; противъ него послали въ 1557 г. стрелецкаго голову Черемисинова. До тъхъ поръ не было у насъ постояннаго войска, а набирали въ случав войны. Царь Иванъ Васильевичъ завелъ стрельцовъ, которые и поселены были слободами при городахъ: ихъ дъло было постоянно быть готовыми къ войнъ; они жили подъ начальствомъ своихъ головъ и въ мирное время имёли разныя льготы по торговль; это было войско пъшее. Черемисиновъ разбилъ Дербыша и взялъ Астрахань. Сътвхъ поръне было уже больше астраханскихъ царей и Астрахань стала русскимъ городомъ, куда начали селиться русскіе люди.

Темъ временемъ царь русскій далъ знать всю свою силу и третьему татарскому царству, Крыму. Въ

1555 году, когда, по крымскому наущенію, царь Дербышъ отказался покоряться русскимъ, крымскій царь Девлетъ-Гирей собрался на Москву, и чтобы застать Россію въ расплохъ, распустилъ слухъ, что идетъ на черкесовъ, которые не задолго передъ тъмъ искали. покровительства царя русскаго (между черкесами въ то время были христіане). Чтобы зашитить черкесовъ, царь посладъ на Крымъ Шереметева. По дорогъ Шереметевъ узналъ, что царь крымскій идеть на Тулу, даль знать объ этомъ въ Москву. Самъ царь вышель въ поле на татаръ; крымцы повернули назадъ; Шереметевъпошелъ за ними слъдомъ, отбивалъ обозъ и въ 150-ти верстахъ отъ Тулы встунилъ съ татарами въ бой. Бились день и татары потеряли много людей, но все-таки не ушли Насталъ другой день, опять началась битва: Шереметеву помощи не было ни откуда; а татары отъ иленныхъ узнали, что людей у него мало и сильно стали напирать на него; въ бою онъ былъ раненъ и татары смяли русскихъ. Узналь объ этомъ царь и поситшиль на выручку Шереметева. но узналъ темъ временемъ, что татары идуть назадъ и идуть такъ скоро, что не догнать ихъ.

Въ следующемъ году, по слуху о татарахъ, царь послаль Россескаго изъ Путивля на Днепръ, чтобы онъ вышель этою рекою къ крымскимъ пределамъ: на Нижнемъ Днепръ стоялъ татарскій городъ Исламъ-Кермель. Самъ царь собрался идти въ Тулу. По дороге къ Ржевскому пристали малороссійскіе казаки и съ ними вмёсте онъ доходиль до Очакова,

при усть в Днина. Тогда это быль городь турецкій. Ржевскій благополучно возвратился въ Москву.

Послъ этого похода начальникъ казацкій (гетманг, какъ они его называли) прислалъ просить царя принять его въ свое подданство. Казаки были люди русскіе, нашей православной в ры. На Днвиръ, близъ самой стени, откуда татары такъ часто ходили на русскія земли, бывшія тогда подъ властію литовскою, стали селиться удальцы, которыхъ главное дёло было воевать съ татарами: они принимали къ себъ всякаго, лишь бы только быль онъ православной въры. Многіе изъ нихъ поселились на острову днъпровскомъ, ниже пороговъ и жили сообща артелью. Эти назывались Запорожцами. Другіе были казаки женатые и жили въ селахъ и городахъ, и только ходили въ ноходъ или отбивали татаръ, когда заслышать объ ихъ приходъ. Они не подчинялись тогда еще ни Россін, ни Польшѣ, и сами выбирали своихъ начальниковъ, которыхъ сменяли когда вздумается. Такіе же казаки появились въ сторонъ Рязанской, откуда ходили татары на области, близкія къ Москвъ, а потомъ и въ самой степи на Дону. Въ легкихъ лодкахъ спускались они по Дивпру до Очакова и даже выходили въ Черное море, а по Дону ходили до Азова. Татары ихъ боялись; не всегда впрочемъ они щадили и своихъ, и въ шайкахъ волжскихъ разбойниковъ бывали донскіе казаки. Надъ этими-то казаками гетманомъ былъ кн. Вишневецкій, богатый пом'єщикъ на Руси, православной вёры, человёкъ храбрый. Онъ служилъ прежде польскому королю, а теперь, увидъвши, что Россія такъ сильна, что посылаеть рать на Крымъ, объявилъ, что хочетъ служить Россіи, а самъ тъмъ временемъ взяль Исламъ-Кермель и пушки оттуда увезъ на свой Хортицкій острово на Днёпрё (на этомъ-то островъ жили запорожцы). Вмъстъ съ тъмъ онъ занялъ города литовскіе; царь, нехотівній разрывать мира съ королемъ потому, что затъяль въ то время войну съ Ливонією, вызваль Вишневецкаго въ Москву. Отсюда, въ 1559 году, царь послалъ его и Адашева на Крымъ. Вишневецкій по Дону пошель къ Азову, гдё п разбилъ татаръ, пробиравшихся къ Казани. Адашевъ же вышель въ море Днъпромъ, захватиль два турецкіе корабля, пришелъ въ Крымъ и освободилъ русскихъ плънныхъ. Татары перепугались; царь крымскій едва успъль собрать ихъ и потому не удалось ему догнать Адашева. Когда Адашевъ возвратился, татары пришли просить мира. Бояре совътовали царю покончить съ Крымомъ, но царь не согласился на это: онъ поняль, что завладеть Крымомъ еще не пришла пора, потому что между Крымомъ и Россіей степь и держать Крымъ будетъ трудно; это не то что Астрахань и Казань, куда легко посылать рать по Волгъ. Кътому же за Крымъ вступился бы султанъ турецкій, а намъ съ турками еще рано было начинать войну: турки тогда были еще очень сильны. Больше же всего хотелось царю Ивану Васильевичу смирить ливонскихъ нёмцевъ, которые тогда очень ослабъли и завладъли берегомъ моря. Хоть то мёсто, гдё теперь Петербургъ, и было тогда въ русской власти, да сосъди: съ одной стороны шведы (въ Финляндіи), съдругой нёмцы, не позволили бы приставать сюда какимъ нибудь кораблямъ.

За берегъ моря—мы знаемъ это—еще новгородны бились со шведами; во время Ивана Васильевича намъ тѣмъ нужнѣе было владѣть этимъ берегомъ, что ливонцы мѣшали намъ сноситься съ другими землями. Когда въ 1527 г. царь послалъ въ Германію нѣмца Шлитте набирать разныхъ ремесленниковъ: пушкарей, рудознатцевъ, а также лекарей и аптекарей, ливонцы уговаривали другихъ нѣмцевъ не пускать никого въ Россію; они боялись, чтобы русскіе не покорили ихъ. Самъ Шлитте былъ посаженъ въ тюрьму, а другой нѣмецъ, пробиравшійся въ Россію, казнемъ смертію.

Только одно море и было тогда въ полномъ владінін Россій—Білов; моря этого, впрочемь, до тіхь норъ не знали другіе народы, кром' шведовъ и норвежцевъ, и никто не ходилъ въ него. Особеннымъ случаемъ узнали эту дорогу англичане и съ тёхъ норъ завели съ нами торговлю. Англичане тогда вовсе не были такъ сильны и богаты какъ теперь; были другіе народы и сильнье, и богаче ихъ. Потому и стали они отъпскивать новыхъ торговыхъ путей, на которыхъ бы другіе народы не мішали имъ. Составилась компанія, собради деньги, купили три корабля и отправили ихъ въ стверныя моря искать, нельзя ли тамъ завести торговлю. Король даль начальникамь этихь кораблей свою грамату ко всемъ государямъ, которые встретятся имъ на пути. Въ 1553 г. корабли поплыли; буря разнесла ихъ и одинъ изъ кораблей, которымъ командовалъ

Ченслеръ, присталъ къ Норвегіи, дожидаль здёсь своего товарища, не дождался его и поплылъ далве. Потомъ узналъ, что его корабли затерты льдомъ и вев люди погибли отъ холода и голода. Скоро приплыль онь въ большой заливъ, въ которомъ замётилъ нъсколько рыбачьихъ лодокъ; удивились туземцы невиданному прежде большому судну и разбъжались въ страхъ. Ихъ догнали, привели къ канитану, который обласкаль ихъ. Начались разсиросы и англичане узнали, что они въ великой землй, которую звали Россіей и гдъ править царь Иванъ Васильевичь. Тогда и они сказали, что хотять завести торговлю и что у нихъ грамата отъ короля. Начальство холмогорское донесло объ этомъ царю (тогда Архангельска еще не было: онъ построенъ, когда усилилась торговля съ англичанами). Царь велёлъ Ченслеру прівхать къ себь въ Москву; приняль его милостиво. Ченслеръ воротился въ Англію, откуда прівхаль посломь отъ новой королевы Маріи и тогда условились о томъ, какъ впредь вести торговлю. Англичанамъ дано много льготъ: для нихъ повсюду открытъ свободный путь; они могли торговать безпошлинно; судъ унихъ былъ свой и подчинялись они только своему главному управителю. Къ. англичанамъ царь Иванъ Васильевичъ былъ всегда благосклоненъ, особенно когда вмѣсто Маріи воцарилась умная сестра ея, Елизавета. Съ техъ поръ начинается торговдя англичанъ съ Россіею.

Если такъ выгодно было далекое море, покрытое льдомъ, и путь къ которому не былъ безопасенъ, то какъ же было бы выгодно море Балтійское, сношеніе по которому было бы ближе и удобнве и по берегамъ котораго жили народы, уже издавна торговавшіе съ Новгородомъ. Все это вспомниль парь. вспомниль и то, какъ мёшали ливонцы всякимъ сношеніямъ нашимъ съдругими народами и потому задумаль покончить съ Ливонією. Тогда это казалось дёломъ нетруднымъ: между нёмцами не было никакого ладу и порядка: епископъ рижскій, который когда-то призвалъ себъ на помощь рыцарей, считаль себя государемъ Ливоніи; а гроссмейстерь (начальникъ рыцарей, выбиравшійся пожизненно) не хотълъ ему уступить. Рыцари теперь оставались безъ дъла, потому что уже не оставалось болъе язычнивовъ, которыхъ они могли бы обращать, а воевать съ соседними государствами, польскимъ и русскимъ, они боялись; другаго же дёла кромё войны они не знали и потому ссорились между собою, корились и съ гроссмейстеромъ; подчиниться ему они не хотъли. Каждый изъ нихъ, живя въ своемъ замкъ, привыкъ къ самоволію: онъ могъ дёлать съ бёдными латышами, обращенными въ рабы, все. что угодно: хоть убивать; за это никто не взыскиваль. Немудрено, что они привыкли къ самоуправству и часто гроссмейстеру приходилось силою усмирять рыцарей и брать приступомъ ихъ кръпкіе замки. Дома рыцари только и дёлали, что пьянствовали и развратничали. Жители городовъ, тоже нъмцы, боялись рыцарей, которые готовы были ихъ грабить и вмёстё съ тёмъ ненавидёли ихъ, да и гроссмейстера мало слушали: у нихъ были свои льготы и за эти льготы они готовы были стоять. Незадолго до того времени прибавилась еще причина ссоры: въ Ливоніи появилось лютеранство, тогда еще новая въра, которая очень понравилась въ Германіи, гдѣ не любили власти папы, а лютеранство прежде всего учило, что ненужно слушать папы. Многіе рыцари сдѣлались лютеранами; другіе остались католиками. Начались ссоры и попреки изъ-за въры. Время начать войну было самое удобное.

Въ 1554 г. магистръ предложилъ возобновить миръ, которому вышель уже срокъ. Начались переговоры. Русскіе потребовали, чтобы притомъ помянули о дани съ Дерпта (древняго русскаго Юрьева), которая нвкогда платилась русскимъ и на которую согласились нёмцы при великомъ князё Иванъ Васильевичь, дядъ царя. Нёмцы замётили, что русскіе стоятъ на своемъ, решились обмануть: объщать дань на письме, и когда придется платить, сказать русскимъ, что платить запретиль имъ императоръ нъмецкій, котораго они но имени считали своимъ государемъ. Такъ и сдълали: въ 1557 г. прівхали въ Москву послы, а дани не привезли. Когда ихъ спросили: «привезли ли дань?» они отвътили: «не привезли»; тогда съ ними прекратили всякіе переговоры. Изъ Москвы послали приказъ купцамъ русскимъ остановить торговыя дёла съ Ливоніею, и начали готовить войско. Узналъ магистръ и заключилъ миръ съ Польшею; но попробовалъ еще разъ обмануть русскихъ: посланы были послы съ объщаніемъ дани; но дани не привезли опять. Говорять, что царь позваль ихъ объдать и когда сняли крышки съ блюдъ, послы увидали, что блюда пустыя. Съ темъ послы и уехали. Ливонцы не ждали скораго нападенія русскихъ и все важное дворянство шировало на свадьбъ какогото ревельского горожанина, когда пронеслась въсть, что царскія войска уже вступили въ Ливонію, несмотря на то, что время было зимнее. Войска эти не брали крѣпостей, но жгли, грабили и убивали по пути. Тогда всв вели такъ войну; только недавно поняли, что должно сражаться съ непріятелемъ, а безоружныхъ следуетъ щадить. Непріятели тогда не встретили наши войска и спокойно ушли вт Иванъгорода (река Нарова была тогда границею, на одномъ берегу ея стоялъ нъмецкій городъ Нарва, а на другомъ — русскій Ивань-городъ). Когда писали они нъмпамъ, чтобы спъшили покаяться; послушались нъмцы и послали просить мира. На время остановилась война: но въ самый великій чегвергъ Нѣмпы съ-пьяна начали стрълять изъ Нарвы по Ивань-городу. Царь велёль наказать за то нёмцевь: явилось войско и сожгло и сожгло и солько селеній. Немиы опять начали стрълять, имъ отвътили съ Иванъ-города; Нарва загорълась и тогда нъмцы послали въ Москву съ повинною. Царь потребоваль, чтобы Нарву отдали русскимъ: послы согласились; но когда вернулись назадъ, въ городъ зашумъли; къ нимъ пришла подмога изъ Ревеля. Нарва нечаянно загорълась: русскіе ворвались въ нее и царь объявиль городъ русскимъ. Когда магистръ прислалъ сказать, что деритская дань готова, царь отвёчаль ему, что теперь деритской дани мало и что онъ потребуеть дани со всей Ливоніи, и война началась еще сильнье.

28-го мая русскія войска вступили въ Ливонію и шли съ воеводами *Петрома Шереметевыма* и кня-

земъ Курбскимъ къ Дериту. Войско ливонское (всего до 8,000 чел.) не могло успѣшно биться съ русскими и только и надежды было у рыцарей что на города, но и въ городахъ было не лучше. Въ Деритѣ ливонцы продолжали свои ссоры и тѣ самые, которые кричали, что скорѣе дадутъ 100 талеровъ на войну, чѣмъ одинъ талеръ для мира, не давали ни копѣйки. Лишь только русскіе взяли первый пограничный городъ, самъ магистръ ушелъ отъ войска и за старостью отказался отъ своего званія; выбрали новаго магистра—Кетлера, которому пришлось быть цослѣднимъ магистромъ ордена ливонскихъ рыцарей.

Тъмъ временемъ Шереметевъ осадилъ Деритъ, жители съ отчаянія послади просить помощи у магистра; магистръ отвътилъ имъ, что хвалитъ ихъ храбрость, а помочь не можетъ, потому что у самого нътъ войска. Послади тогда деритцы бить челомъ воеводамъ; имъ объщаны были разныя льготы. Кто хотълъ вы-**ТЕХАТЬ, ТЕХЪ ВЫПУСТИЛИ И ДАЛИ КАРАУЛЪ, ЧТООЫ СЪ** ними не случилось чего-нибудь дурнаго. Вошедши въ городъ, Шереметевъ повъстилъ, чтобы ратные люди подъ страхомъ жестокаго наказанія не сміли обижать горожань, а жители не смёли продавать имъ вина. За порядкомъ смотрели строго; каждую ночь вараульные объёзжали городь, забирали пьяныхъ и буяновъ изъ своихъ. Жителямъ воевода вельль сказать, что готовь выслушать всьхъ, вто придеть жаловаться на ратныхълюдей. Узнавъ о такомъ милостивомъ обращеніи русскихъ, 20 городовъ сдались Шереметеву. Наступила зима и воеводы,

оставивъ только немного людей по городамъ, со всёмъ своимъ войскомъ возвратились по домамъ.

Узналъ Кетлеръ, что русскихъ людей осталось мало и задумалъ ихъ выгнать. Передъ тъмъ онъ хотълъ-было мириться и нослаль просить мира у царя. «Пусть самъ придетъ въ Москву, — отвъчалъ царь—сколько будетъ покоренъ, столько и милости окажу». — «Лучше смерть, чёмъ стыдъ!» сказалъ Кетлеръ и сталъ собирать войско. Собралъ до 10,000 чел. и осадиль Рингент (близь Дерита) и взяль его, когда у русскихъ недостало зарядовъ, чтобы отразить. Посылаль свой отрядь и за границу грабить русскія міста, но большихь городовь не осаждаль: такъ мало у него было войска, да и самый Рингенъ скоро оставиль, убивши съ досады 400 человъть русскихъ. Въ январъ 1559 г. русскіе опять пришли въ Ливонію: ихъ было 130,000 чел., они разбили магистра и цёлый мёсяцъ пустопили Ливонію. Попробовали было ливонцы обратиться за помощью къ королямъ датскому и шведскому; но оба эти короля, уже старики, не хотёли начинать войны съ Россіею, а только просили царя пощадить Ливонію; царь отвёчаль имъ, конечно, что это не ихъ дёло, они и отступили. Тогда Кетлеръ обратился въ королю польскому Сигизмунду-Августу, сыну короля Сигизмунда, последнему изъ потомковъ Ягайлы.

Между польскимъ королемъ и руссвимъ царемъ небыло прочнаго мира: въ Польшъ помнили, что вся Русь западная, которая—какъ мы знаемъ—была тогда во власти великаго князя литовскаго, а великій князь литовскій былъ и польсвимъ королемъ, вся эта Русь, какъ единовърная той Руси, которая была подъ властью своего роднаго царя, захочетъ рано или поздно соединиться съ государствомъ этого царя, а не подчиняться власти католиковъ. Темъ только и держалась польская власть въ той странь, что русскимъ панамъ было лучше быть заодно съ Польшею, гдв наны двлали что хотёли, а въ Москве приходилось слушаться воли государя. Чёмъ сильнёе становился царь русскій, тъмъ больше боялись его въ Польшь, гдь не могли еще забыть, какъ отецъ тогдашняго царя отняль Смоленскъ. Знали, что ему хочется и Кіева и всвхъ русскихъ городовъ, да и теперь еще русскія войска ходили по Днупру на Крымъ и русскій царь приняль на службу свою казацкаго тетмана. Казаки жили на земляхъ, которыя считались принадлежащими Руси литовской и потому должны бы подчиняться великому князю литовскому. Больше же всего не нравилось полякамъ то, что литовскій государь могъ быть отдельнымъ: бывали примеры, что литвины выбирали себъ особаго государя. Что если выберуть они себъ царя русскаго! -- думали поляки и хлопотали всёми силами, чтобы соединить неразрывно оба государства, чего и достигли немного позже на сеймъ люблинскомъ (1569). По всему этому поляки не могли желать добра Россіи: они даже не хотели называть русскаго государя царемъ,. чтобы не возвысить его даже именемъ, (объ этомъ велись длинные споры). Какъ же обрадовались въ Польше, когда Кетлеръ явился просить номощи.

Сигизмундъ-Августъ объщалъ ему помощь и Кетлеръ посившилъ въ Ливонію.

Пока король собирался начать войну, Кетлеръ вернулся въ Ливонію и спітплъ идти въ Дериту. Въ городъ засълъ князь Катиревъ-Ростовскій, который рѣшился обороняться; Кетлеру не удалось взять города страхомъ, а долго стоять подъ городомъ было нельзя: начались холода, ненастье, пронесся слухъ, что идеть русское войско. Пришлось Кетлеру со стыдомъ отступить. А русское войско шло: оно опустошило Ливонію, взяло крыпкій Маріенбурга, построенный на озерь; озеро замерзло и рать русская подошла къ городу по льду. Весною пришли новые воеводы, въ ихъ числе были князь Курбскій, такъ храбро бившійся подъ Казанью, и самъ Алексьй Адашевь, любимецъ царскій. Они разбили старика Фюрстенберга, бывшаго магнстра, лучшаго изъ всёхъ воиновъ нъмецкихъ: вышелъ Фюрстенбергъ изъ Феллина и сталъ за болотами. Онъ думалъ, что русскіе не пойдуть чрезъ болото и ошибся: русскіе перешли черезъ болото; Курбскій заманиль Фюрстенберга къ тому мъсту, гдъ стояла засада и старикъ едва успъль бъжать въ Феллинг. Вслъдъ за тъмъ 60,000 чел. русскихъ пошли въ  $\Phi$ еллину. То былъ городъ врвикій, его защищали три каменныя врвиости и глубокіе рвы; въ немъ было 450 пушекъ и множество запасовъ. Когда же подошли русскіе къгороду, они начали стрелять: въ городе загорелось. Перепугались нёмцы и попросили мира, воеводы наши согласились и объщали всёмъ свободу, требовали только выдачи Фюрстенберга. Его повезли пленникомъ въ Москву. Кетлеръ былъ въ бѣшенствѣ, перевѣшалъ многихъ изъ воиновъ, которые не могли отстоять разныхъ городовъ отъ русскихъ, но горю не помогъ: города сдавались безъ боя и русскіе били не только нѣмцевъ, но и поляковъ, пришедшихъ на помощь нѣмцевъ. Кетлеръ сталъ уже думать не отомъ, какъ защитить орденъ, а объ томъ, кому бы его выгоднѣе продать. Сосѣди готовились вступить въ Ливонію, чтобы заранѣе захватить богатую добычу. Шведы захватили Ревель. Кетлеръ поторопился отдать свою землю королю польскому въ полное владѣніе и только выговорилъ себѣ въ полное владѣніе Курляндію (1561 г.). Такъ кончился орденъ и Россіи пришлось воевать уже съ Польшею и со Швеціею.

Въ Москвъ тъмъ временемъ сдълалась важная перемвна: царь Иванъ Васильевичъ сдвлался грознымъ къ своимъ боярамъ. Началось съ того, что осенью 1569 г. возвращался онъ съ царицею съ богомолья; въ Можайскъ она захворала. Сдълалась безпутица: ъхать было дальше нельзя. Въ болъзни царица сказала боярамъ нетерпъливое слово: бояре обидёлись. Узналь объ этомъ царь и разсердился: онъ все еще не могъ забыть, какъ у его постели, когда онъ умиралъ, крамольничали бояре и не хотели признавать царемъ его сына. Зналъ онъ, что и главные его совътники, Сильвестръ и Адашевъ, не любятъ царицы. Тогда-то, раздосадованный, онъ послаль Адашева воеводою въ Ливонію; а Сильвестръ самъ выпросился на покой въ Кириловъ монастырь. Когда ушли отъ царя прежніе его совътники, появились у него новые. Эти новые стали ему наговаривать на прежнихъ, и недовольный царь охотно въридъ новымъ совътникамъ. Тъмъ временемъ Анастасія, поправилась-было, но въ іюль 1560 г. сдылался въ Москвъ пожаръ: загорълось на Арбатъ. Поднялся вътеръ и пошелъ дальше по деревяннымъ и теснымъ улицамъ, горели Арбатъ, Чертолье (теперь Пречистенка), Новинское. Пожаръ испугалъ царицу; царь, еще живую, отвезъ ее въ Коломенское, а самъ пошелъ тушить пожаръ. Въ этотъ день потушили, а чрезъ два дня пожары возобновились. Царицъ, которую привезли въ Кремль, становилось все хуже и хуже, и, наконецъ, 7-го августа она скончалась. Неутъшно плакаль по ней царь: его должны были поддерживать подъ руки. Плакала вся Москва, провожая е въ Вознесенскій монастырь, гдв тогда хоронили царицъ. Говорили, что даже нищіе пришли не за милостынею, которую тогда щедро раздавали, а для того, чтобы оплакать свою кормилицу и поилицу.

Тогда новые совътники царскіе стали увърять царя, что царицу извели Сильвестръ, Адашевъ и друзья ихъ. Повърилъ царь, собралъ во дворцъ своемъ бояръ, митронолита и другихъ архіереевъ, и приказалъ имъ судить тъхъ, кого называли измънниками. «Позовите ихъ — сказалъ митронолитъ — мы выслушаемъ, что они скажутъ.» — «Развъ незнаешь — стали кричатъ совътники царскіе — что колдуютъ силою дьявольскою? они заворожили царя, заворожатъ и насъ». Тогда всъ върили въ колдовство и митронолитъ замолчалъ. Сильвестра и Адашева осудили за глаза: Сильвестра сослали въ Соловки; Адаше

ва посадили въ тюрьму въ Дерптъ, гдъ онъ и умеръ. Всъхъ друзей ихъ разослали въ ссылку. Потомъ иные изъ нихъ были казнены. Царь началъ подозръвать всъхъ, а совътники еще прибавляли къ его нодозръніямъ и старались наговаривать на кого могли; царя веселили пирами, да травлями. Когда умеръ Адашевъ, они не постыдились сказать: «Вотъ твой измънникъ самъ отравилъ себя!» Тогда-то Вишневецкій, который такъ много помогъ въ Крымскомъ походъ, ситилъ опять утхать изъ Москвы. Такъ почти на сто лътъ потеряна была возможность взять подъ царскую руку казаковъ днъпровскихъ; только при царъ Алексът Михайловичъ гетманъ Хмельницкій подчинился Россіи.

Тъмъ временемъ поляки вошли въ Ливонію; но сначала дъло проходило въ неважныхъ сшибкахъ; поляки даже начинали переговоры и хотъли добиться Ливоніи. Паны просили митрополита помочь имъ: «Незнаю мірскихъ дълъ» — отвъчалъ Макарій; царъ же отвъчалъ прямо: «Не отдаю Ливонію; пусть знаетъ король польскій, что и Литва — моя вотчина, пусть исправится, пока есть время, или ждетъ себъ наказанія.»

Переговоры кончились. Въ декабръ 1562 г. самъ царь собралъ большое войско: у него было—говорятъ — 80,000 конницы, болъ 200,000 пъхоты и 200 иушекъ; при войскъ было три бывшихъ царя казанскихъ, четыре царевича татарскихъ и князь Володиміръ Андреевичъ. Царь шелъ на кръпкій Полоцию (Витебской губерніи). Король испугался; любимецъ его князь Радзивилъ пошелъ на выручку города; но

пока онъ шелъ, царь занялъ уже часть города. Въ городъ открылся голодъ, потому что изъ окрестностей всв собжались въ его крвикія ствны; оттого принасовъ недостало; а подвозу и быть не могло: русскіе со всёхъ сторонъ окружили городъ. Воевода городской Довойна думаль-думаль, что делать, и придумалъ выслать изъ города всёхъ лишнихъ; такъ прогнано было 20,000 человъкъ. Въ городъ поднялся ропотъ, царь принялъ всёхъ высланныхъ ляховъ, велёлъ ихъ кормить и одёть; въ городъ послалъ сказать: «Отворите добровольно, ждите милости; не отворите — буду казнить». Тогда полочане потребовали отъ своего начальника, чтобы онъ сдаль городь; послушался Довойна и впустиль русскихъ, Воевода былъ отосланъ въ Москву; всё деньги казенныя были взяты на царя: много серебра и золота; войску, которое стояло въ Полоцка, нозволено было или уйдти, или остаться на службѣ царской; кто уходилъ, тъмъ не дълали вреда. Въ Полопкъ царь оставилъ воеводою князя Петра Ивановича Шуйскаго, и далъ ему наказъ: городъ укрънить на-спъхъ; въ кръпость никого безъ нужды не пускать; горожанъ не притъснять, а судить ихъ по ихъ старымъ обычаямъ. Такъ Радзивилъ ничего не сдълалъ противъ русскихъ.

Устроивъ все въ Полоцкъ, царь поъхалъ въ Москву. По дорогъ народъ весело сбъгался ему на встръчу. У Москвы тоже далеко за городомъ встрътилъ его народъ; митрополитъ ожидалъ его у цервви Бориса и Глюба (на Арбатъ). Отсюда царь пошелъ пъшкомъ въ соборы. Съ Польшею заключено было

перемиріе на шесть мъсяцевъ. Завязались переговоры. Поляви воспользовались этимъ временемъ и собрались съ силами: въ началъ 1564 г. Радзивилъ разбилъ у Орши князя Шуйскаго. Русскіе побъжали; поляки разграбили область Деритскую. Около того же времени царь узналъ другую горькую новость: одинъ изъ лучшихъ его воеводъ князь Андрей Курбскій, другъ Адашева, котораго царь щадиль за его храбрость, вдругъ ушелъ въ Польшу и получиль разныя милости отъ короля: король быль радъ такому знатному измённику. Скоро Курбскій затёяль дерзкую переписку съ царемъ: писалъ ему укоры; царь отвёчаль на его письма тоже укорами и тёмъ больше опалялся противъ бояръ. Если Курбскій (думаль царь) бёжаль отъ одного гнёвнаго слова, которое сказалъ царь два года тому назадъ, когда его разбили поляки, то чего же ждать отъ другихъ? И сталь думать царь, какъ бы сдёлать, чтобы избавиться измёны: онъ никому больше не вёрилъ. Думалъ онъ долго и, наконецъ, придумалъ.

3-го декабря 1564 г. приказаль царь уложить въ сани все свое золото, серебро, посуду, одежду, кресты и образа, велёлъ боярамъ и духовенству придти въ Успенскій соборъ, гдё митрополить служилъ обёдню. Послё обёдни царь простился со всёми, сёлъ въ сани съ царевичами и царицею (тогда онъ былъ женатъ во второй разъ на горской княжнё Маріп Темрюковию), велёлъ ёхать за собою нёкоторымъ своимъ любимцамъ и отряду конницы. Въ Москвё не знали, куда онъ уёхалъ, только черезъмёсяцъ провёдали, что онъ живетъ въ Александровской слободю (теперь го-

родъ Александровъ, Владимірской губерніи); узнали потому, что отъ царя прівхаль гонець и привезь двъ граматы митрополиту и горожанамъ. Къ митрополиту царь писаль о томъ, какъ много мятежей и неправдъ виделъ онъ прежде отъ бояръ. «И теперь они таковы же» — писалъ царь — «воеводы не хотятъ служить отечеству и выдають его врагамь; когда же я по правдъ разгитваюсь на нихъ, то митрополитъ и духовенство начинаютъ просить за виноватыхъ, и темъ досаждають царю и огорчають его. Не хочу больше сносить этого; оставляю царство и носелюсь, гдь Богъ укажетъ». Къ горожанамъ писалъ царь, что къ нимъ онъ милостивъ и на народъ не гнтвается. Граматы были прочитаны вслухъ. Народъ взволновался. Приступили къ митрополиту, стали просить его, чтобы онъ умилостивилъ царя; говорили, что сами готовы растерзать царских измённиковъ. Духовенство и бояре повхаливъ слободу. Иванъ Васильевичъ допустилъ ихъ къ себв и, послв долгихъ просьбъ, сказалъ, что для митрополита и архіереевъ принимаетъ опять державу.

2-го февраля царь опять прівхаль въ Москву, собраль всв чины, духовные и светскіе, и объявиль имъ свою волю: онъ опять принимаетъ державу, но только съ темъ, чтобъ не мешали ему наказывать изменниковъ и ослушниковъ воли царской, казнить ихъ, отбирать именіе и делать, что ему угодно. Не вериль онъ прежнимъ своимъ слугамъ и потому набраль 1,000 человекъ, съ которыхъ взяль присягу, что они готовы жертвовать царю всёмъ и жизнью, и друзьями, и родными. Этихъ людей онъ на-

звалъ *опричниками*; а на содержаніе себя и опричины назначилъ около 30 городовъ съ ихъ уѣздами. Въ Москвѣ отдѣлилъ себѣ нѣсколько улицъ и даже велѣлъ заложить новый дворецъ между *Арбатомъ* и *Никитского*. Все остальное государство поручилъ въ управленіе боярамъ, которыхъ назвалъ земскими. Всѣ важныя дѣла эти бояре должны были докладывать царю.

Устроивъ опричину, царь казнилъ тѣхъ изъ бояръ, которымъ вѣрилъ меньше другихъ. Тяжелы стали опричники землѣ: они дѣлали, что хотѣли; царь не вѣрилъ, когда ему жаловались на опричниковъ, а опричникамъ всегда вѣрилъ. Они тѣшились надъ всякимъ, и никто слова противъ нихъ не могъ сказать. Въ москвѣ царь жилъ мало, а больше въ слободѣ, гдѣ дворецъ былъ какъ крѣпость. Часто нападало на него раздумье и онъ долго и много молился Богу; а потомъ опять или подбивали его, или самъ пугался чего нибудь и грознымъ пріѣзжалъ въ москву.

Тъмъ временемъ съ Польшею начались переговоры: поляки отдавали Полоцкъ, хотъли только Ливоніи. Ливонія нужна имъ потому, что здъсь было много кръпостей и отличныя гавани для судовъ. Царь не хотъль отдать Ливоніи: не даромъ такъ много льтъ думаль объ ней; за нее онъ готовъ быль отдать безъ выкупа всъхъ плънныхъ, готовъ былъ заплатить выкупъ за русскихъ плънныхъ. Поляки спорили. Тогда царь задумалъ собрать выборныхъ со всей Русской Земли и спросить ихъ: отдать ли Ливонію Польшъ? Выборные съъхались 2-го іюля 1566 г. и въ

одинъ голосъ сказали, что отступить отъ Риги и другихъ городовъ нельзя: тогда поляки всегда будутъ грозить Новгороду и Искову: «Пусть будетъ миръ или война, какъ угодно государю, задумаетъ воевать, мы благословляемъ такую мысль» (сказали духовные). «Мы холопы государевы и если къ его дълу годны, то готовы головы класть» — сказали служилые люди. «Мы люди не служилые — говорили купцы: — службы не знаемъ, въдаетъ дъла Богъ, да государь; за животы же свои не стоимъ, готовы и головы сложить, только чтобы была государева рука вездъ высока и побъдительна».

Затымь стали готовиться къ войны: строить крыпости, собирать войска. Самъ царь вышель изъ Москвы (въ 1667 г.), да вернулся съдороги: онъ услыхаль, что въ Ливоніи язва. Все дёло кончилось тёмь, что русскіе жгли и пустошили земли ливонскія; поляки-русскія; настоящей войны не было. А скоро (1570 г.) заключено было перемиріе на три года: наны представили царю, что по смерти Сигизмунда выберуть въ короли его самого, или одного изъ царевичей. Въ Польшъ короли выбирались: умиралъ король, сходилось все дворянство (шляхта) и выбирали короля, на котораго всв соглашались. Пока были несогласные, короля не считали королемъ, оттого нередко дело доходило до драки: те, которыхъ было больше, заставляли остальныхъ силою признать своего короля. До сихъ поръ выбирали изъ одного рода ягайлова; но у Сигизмунда дътей не было и съ нимъ родъ королевскій кончился.

Тамъ временемъ нашелся еще новый врагъ —

турки. Турецкому султану Сулейману (который завоеваль много земель и при которомъ турки были такъ сильны, какъ никогда, ни прежде, ни послъ) обидно было видьть, что христіанскій царь завладълъ мусульманскими царствами, Казанью и Астраханью. Султанъ считалъ себя главою всёхъ мусульманъ (т. е. върующихъ въ Магомета, что у насъ называется бусурмань) и хотёль, чтобы и эти царства покорялись ему, какъ покорялся ему царь крымскій. Оттого онъ и затъялъ послать на Астрахань крымскаго царя и свои войска. Крымскій царь принялся за это дёло неохотно: онъ хотёль бы покорить самому себь всь татарскія царства, а не туркамъ, и потому тянуль дёло и даже писаль о томъ въ Москву. Сулейманъ умеръ, но сынъ его Селимо не бросиль отцовского дёла и велёль хану Девлеть-Гирею готовиться къ походу, велёлъ также выступить и кафинскому пашѣ (теперь Феодосія въ Крыму; Кафагородъ тогда принадлежаль туркамь). Всёхъ войскъ у нихъ было около 100,000 человъкъ и идти они должны были Дономъ, при устьяхъ котораго стоитъ городъ Азовъ, тогда турецкій. На Дону турки не встрьтили никакого препятствія: царь зналь самъ, какъ труденъ походъ въ этихъ мъстахъ и потому почти недумаль обороняться. Турки, когда дошли до того муста, гдв Донъ подходить близко въ Волгв, затвяли копать каналь, чтобы имъ перевести суда изъодной рвки въ другую; но двло было трудное и потому бросили его, только даромъ потративши время, и пошли сухопутьемъ въ Волгу. На походъ къ Астрахани, когда паша, боясь идти на городъ, задумалъ строить зимовье, турки взбунтовались, къ нимъ пристали и татары: хану походъ этотъ былъ противенъ. Ктому же паша узналъ, что идетъ сильная рать русская на помощь городу; тогда онъ рѣшился идти назадъ. Ханъ повелъ его безводною степью. Много турокъ погибло по пути и только одна треть возвратилась домой. Пашѣ было бы плохо, если бы онъ не догадался послать подарки султанскимъ любимцамъ; у турокъ и теперь еще за деньги можно отъ всего откупиться. Больше турки не безпокоили Россіи, потому что начали войну съ венеціанцами: торговый городъ Венеція въ Италіи, тогда былъ богатъ и силенъ; у него были большія владѣнія въ сосѣдствѣ съ турками и много кораблей.

Подвести туровъ и не дать имъ завладъть бывшимъ татарскимъ царствомъ, было пріятно хану крымскому; но также пріятно было ему грабить п жечь Россію и потому въ 1571 г. онъ вышелъ въ походъ, распуская слухъ, что идетъ на Астрахань, а самъ шелъ къ Москвъ. Царь сталъ-было въ Серпуховъ защищать берега Оки, но скоро убхалъ къ себъ въ слободу, а оттуда въ Ярославль; воеводы не усивли сберечь переправы и ханъ шелъ уже къ столицъ. Тогда воеводы сившили перегнать его и заслонить городъ. Татары разсудили, что сжечь предмёстіе лучше, чёмъ приступать къстенамъ или биться. Отъ предмъстія пожаръ перекинуло въ Кремль: церкви разсъдались отъ ножара; люди, которые были въ церквахъ или каменныхъ погребахъ, задыхались: такъ задохся въ своемъ погребъ раненый князь Бъльскій; въ кремлевскихъ палатахъ толстыя жельзныя связи

перегоръли и изломались отъ жара. Ханъ не пошелъ въ это пламя, а остановился въ селъ Коломенскомъ. Потомъ, возвращаясь назадъ, послалъ грамату, въ которой требовалъ отдачи Астрахани и Казани. Царь, чтобы выиграть время, объщался вступить въ переговоры объ Астрахани.

Не надвялся ханъ на объщаніе царское и льтомъ 1572 г. собраль 120,000 войска и опять пошель въ Москвъ. У Оки ждаль его воевода килзъ Воротинскій. Ханъ отобраль 20,000 войска, и послаль ихъ въ Москвъ, а остальнымъ велъль перестръливаться съ русскими; русскіе отстръливались до вечера, а къ ночи самъ ханъ переправился черезъ Оку. Воротынскій узналь это и погнался за нимъ. Онъ догналь его на берегу ръки Лопасни, въ 50-ти верстахъ отъ Москвы. Было нъсколько сшибокъ; много татаръ убито. Увидълъ ханъ, что не пробраться ему къ Москвъ и бъжаль ночью. Болъе онъ уже не тревожилъ Россіи при Иванъ Васильевичъ.

Царь этимъ временемъ все оставлялъ опричину и много зла она надълала Россіи: много людей подпало черезъ нее царскому гнъву, подпалъ и митрополитъ Филиппъ.

Изъ рода бояръ Кольчесых, Филиппъ, рано воздюбилъ постническую жизнь и 30-ти лѣтъ отъ роду въ 1537 г. постригся въ строгомъ монастырѣ Соловецкомъ. Своимъ постничествомъ, умомъ и строгою жизнью онъ заставилъ братью полюбить себя; его выбрали въ игумены. Сталъ онъ тогда наблюдать, чтобы монахи жили честно; завелъ во всемъ порядокъ; устроилъ богатыя вотчины монастырскія и поряд-

комъ, который завелъ, увеличилъ съ нихъ доходъ; поправилъ монастырскія строенія, завелъ разныя ремесла. Тогда былъ обычай, чтобы игумены монастырей прівзжали къ царю въ Москву и царь давалъ имъ подаянія. Филиппъ также вздилъ въ Москву; узнали его бояре, узналъ и царь, и всв полюбили святаго инока. Умеръ митрополитъ Макарій. Аванасій, выбранный на его мъсто, отпросился на покой. Царь хотълъ сдълать митрополитомъ Германа, владыку казанскаго. Германъ сталъ поучать царя какъ ему жить; не понравилось это царю, а любимцы нашептали ему, что Германъ хочетъ быть вторымъ Сильвестромъ. Тогда царь вспомнилъ о филиппъ и вызвалъ его.

Филиппъ прівхалъ и объявилъ, что только тогда приметъ паству, когда царь уничтожитъ опричину. Прогиввался царь. «Я не искалъ великаго сана — сказалъ Филиппъ — да позволитъ мив царь удалиться.» Стали духовные уговаривать Филиппа. Онъ послушался, объщался «не вступаться въ опричину и домашній царскій обиходъ», и поставленъ въ митрополиты.

Вскорѣ донесли царю, что самые важные бояре и князь Володиміръ Андреевичъ затѣваютъ пристать къ Польшѣ. Царь задумалъ испытать своихъ бояръ и велѣлъ тайно передать имъ письмо, какъ будто отъ польскаго короля. Бояре отвѣчали на это письмо бранью; но не повѣрилъ царь: показалось ему, будто они догадались, откуда пришли письма и началъ онъ опять казнить. Бояре просили митрополита заступиться; но святой отецъ вспомнилъ свой

обътъ и хоть съ горемъ, но промодчалъ. Все-таки опричники не могли ему простить, что онъ хотълъ уничтожить опричину и не переставали клеветать на него.

Разъ, 28-го іюля 1568 г., Филиппъ служилъ въ Новодъвичьемъ монастыръ, гдъ были царь и бояре. Митрополитъ шелъ крестнымъ ходомъ по стънъ и сбирался читать евангеліе: оглянувшись назадъ, видить онь одного опричника въ тафь (шапочка, какую носять татары, брёющіе голову). «Державный царь! — сказалъ митрополитъ — долженъ ли благочестивый следовать магометанской верем?» — «Какъ!» сказалъ царь. - «Посмотри на служителя своего: онъ точно изъ лика сатанинскаго.» А опричникъ успѣлъ уже спрятать тафью. Государь, которому уже прежде наговорили на Филиппа, подумалъ, что онъ все выдумалъ и началъ его укорять. За тъмъ ушелъ и нарядилъ судъ. На судъ стали говорить противъ Филиппа не только опричники, но и многіе духовные, даже соловецкій игуменъ Паисій, назначенный на его мёсто. «Что посёешь, то и пожнешь», сказалъ Филиппъ Пансію, а царю сказалъ онъ: «Умру такъ же честно, какъ жилъ и готовъ лучше умереть, чёмъ оставаться митрополитомъ и териёть всякія беззаконія.»

Прошло нѣсколько недѣль. Филиппа не трогали. Разъ, 8-го ноября, служилъ онъ въ Успенскомъ соборѣ; въ церковь пришелъ одинъ изъ царскихъ любимцевъ Алексий Басмановъ, съ бумагою въ рукѣ; за нимъ толпа опричниковъ; митрополита схватили, совлекли съ него ризы святительскія, одѣли въ

платье простаго монаха и вывезли въ одинъ изъ московскихъ монастырей; оттуда отправили въ *Отроча монастыръ*. Народъ бъжалъ за святымъ мучени-комъ, плакалъ и рыдалъ. «Молитесь, молитесь!»—говорилъ старецъ, благословляя народъ.

Въ 1569 г. какой-то волынецъ Петро донесъ царю, что новгородцы написали грамату къ королю польскому; его послали на слъдствіе въ Новгородъ и онъ привезъ оттуда грамату, которую нашелъ будто бы за образомъ въ Софійскомъ соборъ. Царь разгнъвался, послалъ впередъ себя войско занять монастыри около Новгорода и заставить всъ пути, а за войскомъ вслъдъ поъхалъ и самъ. По дорогъ послалъ просить благословенія у Филиппа. «Я благословляю только добрыхъ и на доброе» — отвътилъ св. мученикъ и тутъ же царскій посланный Малюта Скуратово задушилъ его.

Въ крещенье прібхалъ царь въ Новгородъ. На мосту встрътиль его съ крестомъ архіенисконъ: «Злочестивый! — сказалъ ему царь — ты держишь въ рукахъ не крестъ, а оружіе. Ты со своими единодумцами замыслилъ предаться нольскому королю». Вечеромъ велълъ онъ схватить его. На другой день вмъстъ съ сыномъ своимъ Иваномъ ноъхалъ царь на Городище (близъ Новгорода); сюда приводили къ нимъ людей, которыхъ царь судилъ и приказывалъ казнить: больше топили въ проруби въ Волховъ. Такъ продолжалось до 13-го февраля. Тогда царь позвалъ къ себъ выборныхъ по человъку съ улицы и сказалъ имъ: «Судитъ Богъ общему нашему измъннику, владыкъ Пимену: вся та кровъ взыщется на

немъ и на его совътникахъ, а вы теперь живите, не нечальтесь.»

Изъ Новгорода царь поёхалъ во Псковъ; но здёсь никого не казнилъ; говорятъ, что сердце его смягчилъ блаженный *Никола Салосъ*, который разъёзжалъ на палочкъ и говорилъ царю: «Покушай хлѣбасоли, а не человъческой крови».

Что же было тогда въ Ливоніи? Слухъ о казняхъ въ Москвъ дошелъ и до Ливоніи, и боялись ливонпы покориться грозному царю. Тогда двое планныхъ, Таубе и Крузе, предложили Ивану Васильевичу поискать такого князя, котораго можно было сдёлать подъ своею рукою государемъ Ливоніи. Говорили они царю, что такой князь есть: брать датскаго короля, Магнусъ, живетъ на островъ Эзель (у береговъ Ливоніи, теперь въ Лифляндской губерніи) и что того Магнуса можно уговорить сдёлаться королемъ ливонскимъ подъ рукою великаго государя. Ливонцамъ объщали сохранить ихъ права и льготы, не порочить ихъ въры, даже давать, когда нужно, помощь, только чтобы Магнусь помогаль царю, когда потребуется и не задерживалъ тъхъ, которые вдутъ въ Россію. Магнусъ прівхаль въ Москву; царь объщаль отдать за него племянницу свою, дочь Володиміра Андреевича и отпустиль его съ тъмъ, чтобы онъ шелъ добывать Ревель, которымъ завладели Шведы. Осада не удалась. Шведы подвезли запасы къ городу моремъ, а въ русской рати, бывшей съ Магнусомъ, показалась зараза. Магнусъ остался однако до зимы, но все-таки долженъ былъ уйти, ничего не сдёлавши. Таубе и Крузе, боясь царскаго

гнъва, ръшились перебъжать къ шведамъ или полякамъ; но чтобы ихъ лучше приняли, задумали завладъть Деритомъ. Они вошли въ городъ со своимъ полкомъ и начали избивать русскихъ; но русскіе разбили ихъ и прогнали. Тогда и Магнусъ подумалъ, что можно и его заподозрить, и ушелъ опять на островъ Эзелъ. Царь спъшилъ его успоконть и объщалъ самъ придти къ нему на помощь. Магнусъ опять ободрился.

Въ 1572 г. умеръ король польскій Сигизмундг-Августъ. Въ Польшъ и Литвъ начались смуты: каждый почти панъ хотёлъ своего государя; особенно ссорились литовцы съ поляками; литовцамъ сильно не нравилось то соединение Польши съ Литвою, которое сдёлано было въ конце царствованія Сигиз. мунда насильно и съ хитростями; литовцы знали, что оно выгодно для поляковъ. Поляки теперь надвялись захватить себв всв должности въ Литвв и накупить здёсь земель; ктому же, какъ католики, поляки думали обратить въ латинство и Литву, гдф почти весь народъ и много пановъ были православными. Православные и хотели выбрать королемъ польскимъ царевича Өеодора. Но царь хотълъ, чтобы выбрали его самого, если не королемъ, то по крайней мёрё великимъ княземъ литовскимъ; только онъ забылъ дарить нановъ, а это было всего нужне; оттого и вспомнили, что онъ и въ Москвъ казнилъ много бояръ; вспомнили, что онъ и туркамъ врагъ, (а турокъ боялись въ Польше) и королемъвыбрали Генриха, брата французскаго короля Карла. Карлъ скоро умеръ и Генрихъ послъ него остался наслъдникомъ; ему пріятнье было царствовать въ свосй земль. Тогда онъ бъжаль изъ Польши. Опять начались ссоры между панами и выбрали наконець въ 1576 г. королемъ Стефана Баторія, подручника турокъ князя Седьмиградскаго (теперь Трансильванія, область австрійская).

Пока въ Польшъ шли споры, царь самъ пошелъ въ Ливонію на шведовъ и взялъ съ собою Магнуса. Въ декабръ 1572 г. осадилъ онъ кръпость Виттелитей (въ Эстляндіи); при осадъ былъ убитъ его любимецъ Малюта. За то, когда кръпость была взята, царь велълъ сжечь плънниковъ, самъ же вернулся въ Новгородъ; а шведы пришли и разбили Магнуса. Царь послалъ переговариваться о миръ; а Магнуса позвалъ въ Новгородъ и здъсь отпраздновалъ его свадьбу.

Въ разныхъ переговорахъ и мелкихъ спибкахъ танулось все время, пока Баторій не укрѣпился на престолѣ. Иванъ Васильевичъ не считалъ его врагомъ опаснымъ и видя, что отъ поляковъ ему ждать нечего, напалъ (въ 1577 г.) на ту часть Ливоніи, которую заняли поляки. Магнусъ тоже занялъ нѣкоторые города и заставилъ ихъ присягать себѣ, какъ ливонскому королю.

Царь былъ разсерженъ тёмъ, какъ смёлъ Магнусъ это сдёлать безъ его позволенія и пошель отнимать тё города, которые онъ занялъ. Самъ Магнусъ былъ въ Венденю и не зналъ, что ему дёлать. Царь подошелъ къ Вендену; потребовалъ къ себъ Магнуса, тотъ пришелъ и поклонился царю въ землю. Царь велёлъ запереть его въ какую-то хижину,

но городъ не сдался: «Умремъ и не отдадимся на муки — говорили начальники города: — умремъ, если
Богъ не сотворитъ для насъ чуда». Три дня осаждали городъ и, наконецъ, ворвались. Воины, сидъвшіе въ кръности, ушли въ домъ бывшихъ магистровъ: здъсь пріобщились; потомъ подожгли порохъ, заранъе положенный подъ домъ, и взлетъли на воздухъ. Царь
взялъ еще нъсколько городовъ и, возвращаясь въ
Россію, отпустилъ къ Стефану одного плъннаго поляка, приказывая сказать королю: «Видишь ли мое
величіе? мприсъ, если не хочешь погибнуть!»

Едва ушелъ царь изъ Ливонін, его воеводы не могли стоять противъ поляковъ, соединившихся со шведами, и города начали сдаваться одинъ за другимъ. Самъ Магнусъ, котораго царь отпустилъ въ Ливонію, перешелъ къ полякамъ. Въ 1579 году въ Москвъ узнали, что король польскій выступаеть въ походъ самъ и идетъ къ Полоцку. Полоцкіе воеводы больше трехъ недёль держались въ дубовой крвности и оборонялись храбро: когда загоралось гдё-нибудь, жители, даже женщины и старики, тушили пожаръ, спускались со ствны по веревкамъ за водою; многихъ убивали, тогда другіе становились на ихъ мъсто. Тяжело было и рати короля польскаго: трудно было добывать припасы въ краю лесномъ, гдъ людей мало и гдъ еще недавно велась война. Король придумалъ зажечь городъ съ разныхъ сторонъ; сдёладся пожаръ; жители гасили цёлый день и ждали помощи; помощи не приходило; пришлось сдаваться. После Полоцка Баторій взяль Соколь, где

переръзано было до 4,000 русскихъ, и потомъ воротился въ свою землю.

Въ 1580 году Баторій опять выступиль въ походъ. Долго онъ собирался, потому что поляки не давали денегъ: по ихъ обычаю, чтобы собрать деньги, нало было созвать выборныхъ изъ дворянства (шляхты). Деньги Баторію нужны были и по тому. что войско у него было наемное: тогда были такіе люди, которые нанимались на военное время; это были люди привычные къ войнъ, а то войско, которое собиралось на военное время, а на мирное распускалось, было и своевольнее, и меньше привычное. Такъ польская шляхта не хотёла служить у Баторія въ ивхотв; по ихъ обычаю конная служба была почетнъе пъхотной: въ старинные годы все дворянство служило на коняхъ, оттого воинъ и назывался по-нъмецки рыцарь (конникъ). Справился Баторій съ своими поляками и пошелъ на Русь; взялъ нъсколько городовъ, опустопилъ землю и вернулся назадъ.

На третій годъ Баторій заняль денегь и вытребоваль отъ своей шляхты, чтобы она собрала деньги за два года впередъ, потому что неудобно всякій разъ останавливать войну и просить денегь. На этотъ разъ Баторій пошель ко Пскову. Псковъ быль крѣпость сильная, потому что псковичи, которымъ такъ часто приходилось драться съ ливонцами, только и думали о томъ, какъ бы укрѣпить свой городъ. Воеводою въ городѣ былъ князь Иванг Петровиче Шуйскій; войска сидѣло въ городѣ до 12,000 человѣкъ; но у Баторія было до 100,000 человѣкъ. Когда король подступиль къ крѣпости, то увидѣлъ,

что крипость эта сильние, чимь оны думаль, и что у него мало военныхъ запасовъ, но делать ужъ было нечего. 1-го сентября начали осаду, а 8-го пробили стъну и пошли на приступъ: непріятели ворвались въ проломъ и взяли двъ башни. Русскіе начали было отступать, тогда князь Шуйскій сталь уговаривать ихъ стоять кртико. Пришелъ нечерскій игуменъ со крестомъ и ратные люди прогнали войска польскія; одну башню взорвали, изъ другой прогнали венгровъ, служившихъ у Баторія. Посль этой неудачи, король долго не могъ ничего дёлать: у него не было пороху; послалъ онъ за нимъ къ Кетлеру. Привезли порохъ, стали еще дёлать приступы, подкапывать подкопы; но все напрасно: приступы отбивали; узнавали гдв подкопы, пробирались туда, и резали непріятелей. Когда подходили польскія войска, то стали ихъ убивать изъ оконъ, проръзанныхъ въ ствнв; обливали со ствнъ горячею смолою и киняткомъ. Въ войскъ польскомъ начался ропотъ, потому что припасы въ нимъ нешли, а чтобы городъ сдался, этого и надъяться скоро было нельзя: сколько ни посылалъ Баторій грамать во Псковъ, сколько ни объщалъ льготъ, воеводы и слышать не хотъли о сдачь. Королю надо было вхать на сеймо (шляхетское собраніе), но у него правою рукою были Замойскій. Замойскій остался подо Псковомъ и строгостью усивлъ заставить замолчать твхъ, которые роптали; онъ былъ справедливъ: одинаково наказывалъ и знатныхъ, и незнатныхъ. Полякамъ оставалось только стоять: они не взяли не только Искова, но и Иечерскаго монастыря. Пока русскіе

храбро отстанвали Исковъ, піведы вели войну въ Ливоніи. Ихъ воевода Делагарди взялъ Гапсаль, потомъ Нарву, Ивань-городъ, даже старые русскіе города Ямь (теперь Ямбургъ) и Копорые.

Тяжела была двойная война царю: онъ хотыль по крайней муру помириться съ Польшею. Всу попытки, которыя онъ дёлалъ, до сихъ поръ были неуспѣшны: Баторій требовалъ всей Ливоніи и не могъ забыть, что въ началъ царь не хотълъ назвать его «братомъ» (государи обыкновенно зовутъ другъ друга братьями), а называлъ сосъдомъ. Онъ писалъ царю обидныя письма. Но теперь царь захотёль мириться и сталь искать посредника: Баторій быль католикъ, долженъ былъ послушаться напы. Вспомнилъ это царь и написалъ папъ, что готовъ воевать съ турками, только бы освободиль его отъ войны польской. Обрадовался этому случаю напа и послаль въ Москву ученаго монаха Антонія Посевина, которому поручилъ и посредникомъ быть, и объ соединеніи церквей говорить (а соединеніе церквей у папы значило подчинение ему). Начались эти нереговоры еще до исковской осады. Посевинъ прівхаль въ Москву и началь говорить о въръ; царь отвътилъ ему, что прежде надо заключить миръ. Сошлись послы въ Запольском в Ямп (Псковской губерніи, порховскаго убзда). Посламъ нашимъ князю Елецкому и Алферьеву вельно было стоять за Ливонію до последней крайности; но въ переговорахъ Посевинъ больше стоялъ за поляковъ: ему казалось выгоднее, чтобы Ливонія была за польскимъ королемъ католикомъ; потому онъ и говорилъ царю, что

несмотря на неудачу, Баторій до техъ поръ будеть стоять подо Исковомъ, пока не возьметъ городъ: а Баторію такъ или иначе приходилось кончить войну: поляки на отрёзъ отказали давать и денегъ, и людей. Царь, когда Посевинъ обманулъ его, велълъ посламъ быть уступчивъе, оттого Посевинъ грубилъ имъ на каждомъ шагу, когда они говорили не по немъ: князя Елециаго онъ взяль за воротникъ шубы, неревернулъ его, пуговицы оборвалъ и кричалъ: «Подите отъ меня изъизбы вонъ! я съвами не стану ничего говорить!» Такъ велись переговоры и кончились тёмъ, что 6-го января 1582 года заключили перемиріе на десять літь: царь уступаль Полоцкъ и Ливонію, а король все, что онъ взяль во Исковской области. Когда Посевинъ вернулся въ Москву, онъ опять заговориль о въръ, но царь долго не хотълъ говорить съ нимъ, а потомъ заспорилъ. «Папа не Христосъ — сказалъ онъ ему-престолъ, на которомъ носять его — не облака, а тъ, кто носять — не ангелы. Если папа живеть не по ученію христову, то онъ волкъ, а не пастыры!» — «Если папа - волкъ (сказалъ Посевинъ): такъ что ужь мнѣ и говорить!»

Зимою 1582 г. противъ шведовъ посланъ былъ Мстиславскій, который и разбилъ ихъ. Самъ Делагарди пошелъ къ Оргшку (теперь Шлиссельбургъ), узналъ, что идетъ Мстиславскій и новоротилъ отъ города. Вдругъ царь велълъ переговаривать о миръ и заключено было перемиріе на три года, по которому царь уступалъ Ивань-Городъ, Ямь, Копорье.

Около этого же времени обрадованъ былъ царь въстью о покореніи третьяго татарскаго царства —

Сибирскаго. Случилось это такъ: въ Пермскомъ краю издавна поселились промышленники Строгоновы, завели соляныя варницы и получили отъ государей граматы на пустыя земли, которыхъ въ томъ краю было много. Сюда стали сходиться люди со всвхъ сторонъ Россіи, и край началъ заселять. ся. Богаты были Строгоновы и отъ соли, и отъ торговди пушнымъ товаромъ; не разъ они своимъ богатствомъ служили государямъ русскимъ: такъ дали депетъ на выкупъ Василія Васильевича изъ татарскаго плъпа. Богатство ихъ завидно было разнымъ народцамъ, жившимъ въ окрестностяхъ: вогуламъ, татарамъ, киргизамъ, которые только и жили, что грабежомъ. Чтобы оборониться отъ нихъ, Строгоновымъ дано было позволение собирать ратныхъ людей и строить крвпости. Самый опасный ихъ врагъ былъ царь сибирскій. Его царство, которое называлось Сибирскимг отъ города Сибири (въ нынёшней Тобольской губерніи), не было такъ велико, какъ то, что мы называемъ Спбирью: у него была только одна Тобольская губернія; но другіе народы были еще слабъе и царь сибирскій быль онасенъ темъ, что часто нападалъ и тревожилъ. Задумали Строгоновы начать войну за Ураломъ въ самой земль Сибирской и выпросили на то царское разрышеніе. Стали они для этого дёла искать ратныхъ людей и подумали, что по Волгъ ходятъ казаки и грабять, что этихъ грабителей можно обратить на доброе. Задумали и послали на Волгу переговариваться съ казаками. Посланный Строгоновыхъ нашелъ на Волгъ атамана Ермака Тимофпева, который и пришелъ въ Чердынь къ Строгоновымъ съ 540 чел. казаковъ. Это было въ 1579 году. Этихъ-то казаковъ Строгоновы снарядили для похода въ Сибирь; прибавили къ нимъ еще 300 чел. своихъ ратныхъ людей, дали жалованье, одежду, пушки, пищали, проводниковъ.

Узналъ царь, что Строгоновы наняли разбойниковъ казаковъ, прислалъ къ нимъ гнтвную грамату. грозилъ Строгоновымъ опалою и велёлъ воротить казаковъ; но ихъ воротить уже было нельзя: они унлыли далеко. Ермакъ переходилъ изъ ръки въ рвку и вступиль въ Туру, гдв начиналась Сибирская Земля. Нёсколько татарских в городковъ сожгли казаки и захватили илънныхъ. Одинъ изъ илънныхъ былъ приближеннымъ сибпрскаго царя Кучума. Ермакъ отпустилъ его домой. Этотъ илънный вь страхѣ сказалъ своему царю: «Русскіе воины сильны: когда стрёляють изъ луковъ своихъ, то огонь нышеть, дымъ выходить, стрель не видать, а уязвляютъ разными ранами и до смерти побиваютъ; ущититься отъ нихъ ничъмъ нельзя: все на вылетъ пробиваютъ». Это онъ говорилъ о ружьяхъ; татары тогда знали только луки. Испугался Кучумъ, нослалъ царевича Маметкула на встръчу русскимъ, а самъ укрѣнился надърѣкою Иртышомъ. Ермакъ разбиль Маметкула и шель на царя. Задумались казаки и хотели бежать; нашлись храбрые и сказали имъ: «Братцы! куда намъ бъжать? время осеннее, въ ръпахъ ледъ смерзается: не побъжимъ, худой славы не примемъ, укоризны на себя не положимъ; а будемъ надъяться на Бога: онъ и безпомощнымъ по-

можетъ». Тогда и другіе ободрились, пошли на ханское укрыпленіе и взяли его. Царь быжаль въ свой городъ, забралъ сокровища и бъжалъ дальше. Казаки взяли Сибирь; но богатырь Маметкулъ былъ еще на свободь: онъ тревожиль казаковь. Его разбили на ръкъ Вагаъ и взяли въ плънъ. Въ 1582 г. Ермавъ извъстилъ Строгонова о своемъ счастъв и послалъ своего товарища Ивана Колгуо (когда-то осужденнаго на смерть за грабежи на Волгѣ, но бѣжавшаго) съ въстью къ царю, что «онъ, Ермакъ, счастіемъ великаго государя Ивана Васильевича, Сибирское царство завоевалъ». Государь допустиль къ себѣ Кольцо, простиль его и милостиво приняль; велёль служить молебны въ соборъ и раздавать милостыни нищимъ. Казаковъ, пока они жили въ Москвъ, содержали на казенный счеть и дарили деньгами. Къ Ермаку послалъ царь милостивую грамату и богатые дары: два панцыря, серебряный ковшъ, шубу съ своего плеча и велёлъ править Сибирью, пока не прівдеть воевода.

Царь не дожилъ до погибели Ермака, что случилось при его сынъ беодоръ. Ночью Кучумъ изъ степи напалъ на казаковъ и сонныхъ перебилъ; Ермакъ кинулся въ Иртышъ и утонулъ. Но Сибирь уже осталась за нами; пришли воеводы и утвердили Сибирь за Россіею.

Съ 1581 г. царь началъ уже слабѣть. Зимою 1584 г. онъ совсѣмъ разболѣлся: внутренность его начала гнить и тѣло пухнуть. Иногда ему становилось легче: тогда на креслѣ выносили его въ комнату, гдѣ были царскія сокровища. Наканунѣ смерти ему стало лег-

че отъ теплой ванны; онъ велёлъ приготовить себё ванну и на другой день. Царь просидёлъ въ ней три часа; потомъ на постели началъ играть въ шашки съ Бёльскимъ, и упалъ безъ чувствъ. Пришелъ митрополитъ и паскоро постригъ его.

У него остались два сына: *Өеодоръ*, добрый, набожный, но больной, который послѣ него царствовалъ и былъ послѣднимъ царемъ изъ рода Рюрика, и младенецъ *Дмитрій*, сынъ седьмой жены царской. Мученическая кончина этого Дмитрія много бѣдъ принесла Россіи. Старшаго своего сына, царевича Ивана, царь въ гнѣвѣ ударилъ жезломъ (который и до сихъ поръ стоитъ въ Москвѣ въ Оружейной палатѣ) и царевичъ больше не вставалъ.



## народныя книги. Цѣна. 1) Полные Святцы и Русскій постоянный Календарь для деревенскихъ хозяевъ. Съ портретомь ГОСУЛАРЯ ИМПЕРАТОРА. За перес. за 2 ф. 35 K. 2) Ученіе Господа нашего Інсуса Христа о молитвъ и о путяхъ къ блаженству. З-е Изданіе. 3) Святая земля во времена земной жизни Господа нашего Інсуса Христа. 2-е Изданіе . . . . . . . 4) О крещенін Руси, о Владиміръ Святомъ, о сыновьяхъ его и о монастыръ Печерскомъ К. Бестужева-Рюмина. 2-е Изданіе . . . . . . . . . 5) О Владиміръ Мономахъ и о потомкахъ его, Мономахоричахъ, или о временахъ кияжескихъ усобицъ К. Бестужева-Рюмина. 6) О злыхъ временахъ Татарщины и о страциомъ Мамаевомъ побонщъ К. Бестужева-Рюмина. Изданіе . 7) О томъ, какъ росло Московское Кияжество и слъдалось Московскимъ Царствомъ К. Бестужева-Рюмина. За перес. за 1 ф. 8) Повъсть объ освобождении Москвы отъ поляковъ въ 1612 году и избраніе царя Михаила Н. Костомарова. 9) О русской земль С. Максимова. . . . . . . 10) О русскихъ людяхъ С. Максимова. . . . 11) Край крещенаго свъта: І. Мерзлая пустыня или повъсть о дикихъ народахъ, кочующихъ съ полуночной сто-12) Край крещенаго свъта: И. Дремучіе лъса или разсказъ о народахъ, населяющихъ русскіе лъса С. Мансимова. 13) Край крещенаго свъта: III. Степи или разсказъ о народахъ, кочующихъ по степямъ съ полуденной стороны Россін С. Мансимова. 15) Какъ надо жить, чтобъ бъду избыть. З-е издание. . 16) Какъ надо жить, чтобы добро нажить или о трудъ. 2-е изд. 17) Какъ спасать и спасаться отъ скоропостижныхъ смертныхъ случаевъ безъ номощи врачей и знахарей Н. Глинскаго. 2-е изданіе За пересылку каждой книги, при которой не обозначены въсовыя деньги, прилагается въсовыхъ на 10 экземпляровъ за 2 фунта. Изданіе Товарищества «Общественная Польза» на счеть суммъ, пожертвованныхъ для народныхъ книгъ.

<del>2000,00</del>2,<del>002,002,</del>

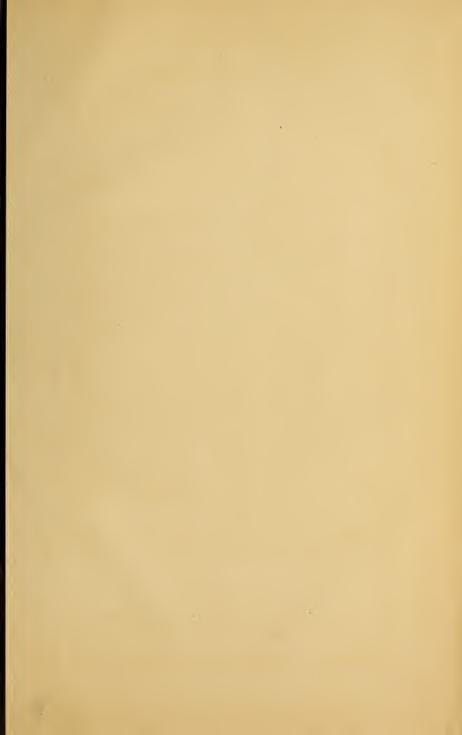

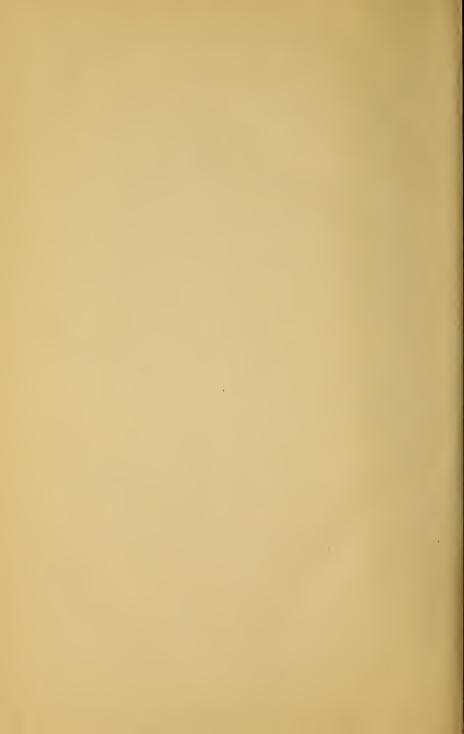

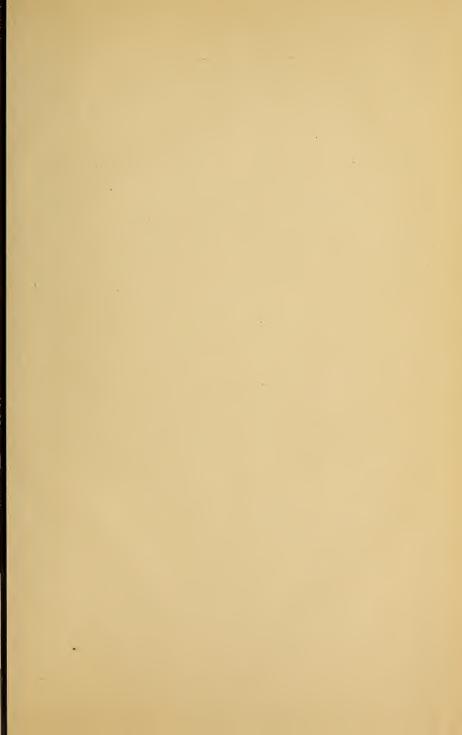

Deacidified using the Bookkeeper process.
Neutralizing agent: Magnesium Oxide
Treatment Date: IAM 2002 2002

JAN

Preservation Technologies
A WORLD LEADER IN PAPER PRESERVATION
111 Thomson Park Drive
Cranberry Township, PA 16066
(724) 779-2111

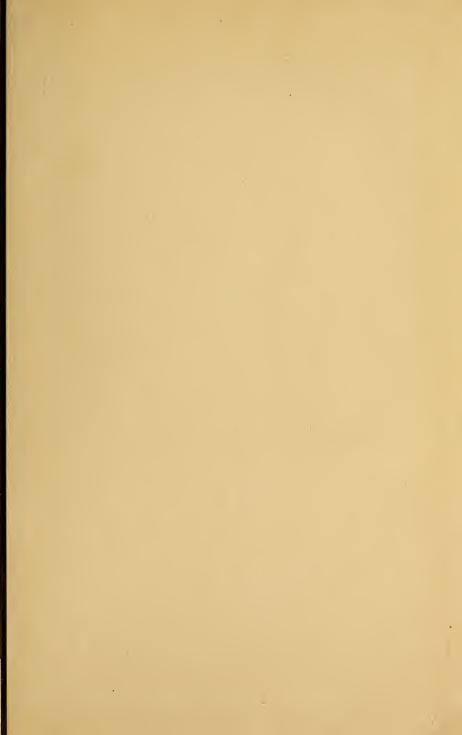

LIBRARY OF CONGRESS

0 009 202 928 1